

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

#### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/



BERKELBY UNIVERSITY

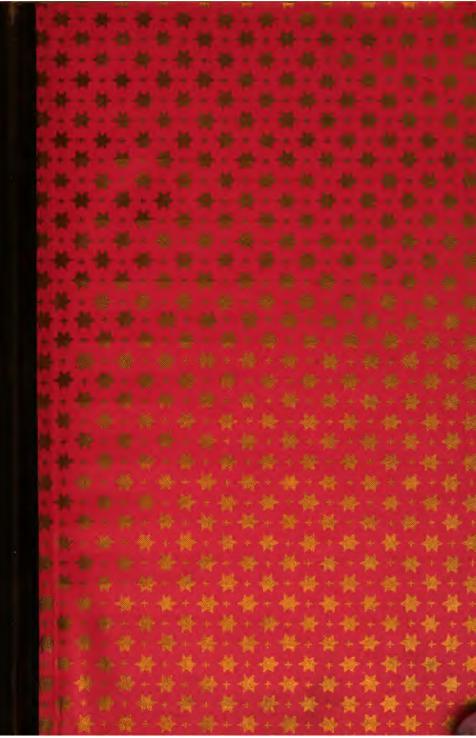

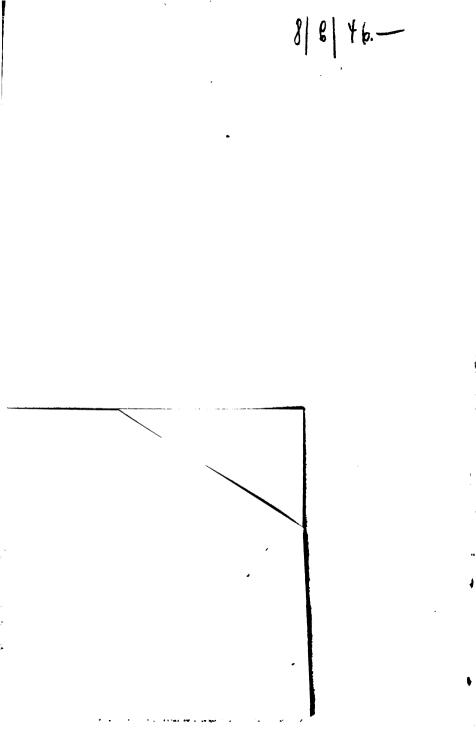

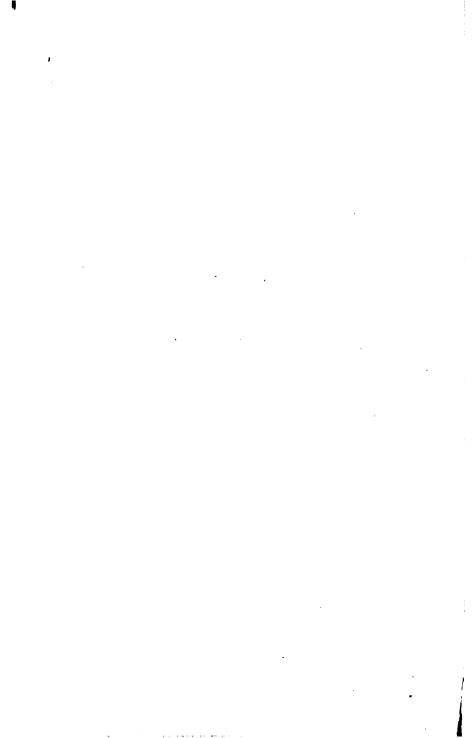

# полное собраніе сочиненій А. И. ПОЛЕЖАЕВА.

•

A Specien obe 1893 2 22 Deffar



Гравировано у ф.А.Брокгауза въ Лейшигъ.

Nouglash

## Polizkaev, A.I. CTUXOTBOPEHIA

## А.И.ПОЛЕЖАЕВА.

Подъ редакціей Арс. И. Введенскаго.

Съ біографическимъ очеркомъ и портретомъ А. И. Полежаева, гравированномъ на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Изданіе А. Ф. Маркса. 1892. PRESERVATION COPY ADDED ORIGINAL TO BE RETAINED SEP 14 1994

#### LOAN STACK

Дозволено цензурою. СПВ. 11 іюля 1892 г.

76/231 77/17 1897

### Предисловіе.

Нашему изданію стихотвореній Полежаева предшествуетъ изданіе Суворина, подъ редакціей П. А. Ефремова, исполненное съ знаніемъ д'ала и опытностью, свойственными названному редактору. Мы не почли себя, однако, въ правъ ограничить нашу задачу простой перепечаткой текстовъ этого изданія и провърили ихъ по всѣмъ источникамъ, которые были намъ доступны. И наша работа не осталась безплодною. Въ краткихъ примъчаніяхъ, напечатанныхъ въ концъ нашей книги, читатель найдетъ нъсколько новыхъ библіографическихъ указаній. Введены нами также нѣкоторыя измѣненія въ текстъ стихотвореній, — они мотивированы въ тъхъ же примъчаніяхъ. Намъ, правда, не многое пришлось прибавить къ работъ г. Ефремова, но уже то, что сдъланное имъ провърено внимательно другимъ лицомъ, имъетъ свое значение для будущихъ изданій стихотвореній По-

Назначая наше изданіе для обширнаго круга читателей, мы почли необходимымъ не смѣшивать извѣстныя и дѣйствительно достойныя памяти поэта произведенія съ болѣе слабыми. И потому мы раздѣлили ихъ на два отдѣла. Въ первомъ помѣщено въ существенномъ то, что было въ Солдатенковскомъ изданіи 1857 года, исполненномъ по указаніямъ статей Бѣлинскаго; во второй вошли слабыя лирическія стихотворенія и юмористическія поэмы, характеризующія развѣ только менѣе симпатичныя стороны нашего поэта. Мелкія стихотворенія въ обоихъ отдѣлахъ расположены хронологически; при крупныхъ произведеніяхъ указаны годы ихъ написанія.

Портретъ, приложенный къ нашему изданію, хранится въ Императорской Публичной Библіотек в; и хотя Полежаевъ на немъ въ офицерской формѣ, которой ему носить не пришлось, но портретъ этотъ имѣетъ то преимущество, что изображаетъ поэта, очевидно, уже истомленнымъ злою чахоткой, въ послъдніе мъсяцы его жизни.

A. B.

#### Александръ Ивановичъ Полежаевъ.

(Біографическій очеркъ).

Среди второстепенных русских поэтовь, Александръ Ивановичь Полежаевь занимаеть столь выдающееся мъсто, что ръдкая критическая статья, говорящая объ эпохъ, въ которую онъ жиль и дъйствоваль, не заключаеть въ себъ указаній на него. За нимь единогласно признается необыкновенная сила чувства и мощь стиха. Но не въ этомъ одномъ его значеніе въ исторіи русской литературы. Своею поэзіею и своею личностью онъ отразиль весьма характерныя стороны современной ему общественной мысли, умственнаго направленія—не выдающихся собственно людей, а обыкновенныхъ, не лишенныхъ образованія. Съ другой стороны, на его поэзію обстоятельства личной жизни, печальныя и тягостныя, наложили такой сильный колорить, что и понимать ее можно только зная эти обстоятельства.

Съ первыхъ же дней своей жизни Полежаевъ поставленъ былъ судьбою въ непрочное и двусмысленное положение. Онъ родился въ 1805 году, въ Пензенской губерніи, въ селъ Покрышкинъ, Саранскаго убода, отъ незаконной связи владельца села, Леонтія Николаевича Струйскаго съ его дворовой дввушкой, Степанидой Ивановной. Струйскій очень любиль мальчика, какъ и дочь Олимпіаду, родившуюся отъ той же дворовой дъвушки; но семейные раздоры, естественные въ подобныхъ обстоятельствахъ, привели въ концъ концовъ къ тому, что Степанида Ивановна была повънчана съ мъщаниномъ г. Саранска, отъ котораго Полежаевъ и получиль свою фамилію. Струйскій быль человыкь страстный и невоздержный; тоскуя по Степанидъ Ивановнъ и любимымъ дътямъ, на которыхъ онъ теперь потерялъ всв права, онъ допивался наръдко до delirium tremens, и въ пьяномъ видь, какъ нужно думать, совершаль дьянія, наконець погубившія его. По догадьть ІІ. А. Ефремова, онъ засткъ своего крестьянина до смерти, и Сперанскимъ, бывшимъ тогда пензенскимъ губернаторомъ, преданъ суду и сосланъ въ Тобольскъ на поселеніе.

Дъти, сднакоже, не были отцомъ совершенно оставлены, пока онъ былъ еще въ имъніи; уъзжая же въ Сибирь, онъ просилъ своего брата и сестру принять ихъ на свое попеченіе. Десяти лътъ Полежаєвъ былъ отвезенъ въ Москву и помъщенъ въ модный тогда нансіонъ Визара, а черезъ пять лътъ поступилъ въ Московскій твиверситетъ вольнослушателемъ по словесному отдъленію. Въ-

роятно стъсненныя обстоятельства заставили его черезъ годъ просить объ увольнении изъ университета; а черезъ шестъ дней, онъ снова поступилъ въ вольнослушатели по тому же отдълению; по мнънию его біографа, въ эти шесть дней, измънившія его положеніе, пришла помощь отъ другаго дяди его, жившаго въ Петербургъ.

Уже на университетской скамь Полежаевъ началъ печатать свои стихотворенія. Въ 1825 году, въ Вистники Европы Каченовскаго, появились его «Морни и твнь Кормала»—переводъ изъ Макферсона, и оригинальное стихотвореніе «Непостоянство»; затвиъ въ «Чтеніяхъ» Общества любителей словесности при Імператорскомъ Московскомъ университетв напечатанъ его переводъ поэмы Байрона «Оскаръ Альвскій», доставившій ему званіе члена-сотрудника Общества. Въ 1826 году въ Вистники Европы появилось еще нъсколько переводовъ изъ Ламартина и оригинальныхъ стихотвореній, и въ числъ послёднихъ большая юмористическая поэма «Иманъ-козель», содержаніе для которой даль ему ходившій тогда въ Москвъ слухъ о дъйствительномъ случав, подобномъ описанному въ поэмъ, и которая потому надълала шуму.

Университетское начальство еще прежде обратило вниманіе на талантливаго студента и поручило ему написать и прочесть на торжественномъ актъ 1826 года оду: «Въ память благотвореній Императора Александра I Императорскому Московскому Университету»; а на выпускномъ актъ въ томъ же году Полежаевъчиталъ, написанное имъ также по порученію начальства, стихотвореніе «Геній».

Полежаевъ оканчивалъ курсъ; университетскій совъть уже сдълалъ опредъленіе ходатайствовать объ исключеніи его изъ податнаго сословія. Вдругь одно обстоятельство круто перевернуло всю его жизнь. Передъ окончаниемъ курса Полежаевъ написалъ шуточную, но довольно неприличную поэму «Сашка», въ которой онъ описаль въ преувеличенномъ видъ свои похожденія и кутежи съ товарищами, довольно обычные въ то время въ студенческой средъ. Йеприличная поэма разошлась въ рукописяхъ и какимъ-то образомъ дошла до императора Николая Павловича, прівхавшаго тогда для коронованія въ Москву. Въ другое время шалость Полежаева могла бы окончиться и пустяками; но вскоръ послъ 14-го декабря 1825 года, когда умственное направление декабристовъ приписывалось, между прочимъ, вредному направленію образованія юношества, дъло приняло иной обороть. Однажды, часа въ три ночи, ректоръ университета разбудилъ Полежаева и велъль сойти въ правленіе; тамъ его ждаль попечитель, который пригласиль его въ свою карету и отвезъ къ министру народнаго

просвъщенія; министръ, въ свою очередь, въ своей каретъ свезъ Полежаева прямо къ Государю. Когда Полежаева позвали въ кабинеть, Государь, говорившій съ министромъ и державшій тетрадь въ рукъ, бросилъ на него испытующій и суровый взглядъ. «Ты-ли»—спросиль Императорь—«сочинить эти стихи?»—Я, отвъчаль Полежаевъ.—«Вотъ», продолжаль Государь, обращаясь къ министру: «вотъ я вамъ дамъ образчикъ университетскаго воспитанія. Я вамъ покажу, чему учатся тамъ молодые люди...»-«Читай эту тетрадь вслухъ», прибавиль онъ обращаясь снова къ Полежаеву. Волнение Полежаева было такъ сильно, что онъ не могъ читать. Взглядъ Государя неподвижно остановился на немъ.--Я не могу, — сказалъ Полежаевъ, — «Читай!» Сначала Полежаеву было трудно читать, но мало-по-малу онъ оправился, и подъ конецъ громко и живо дочиталъ поэму. Въ мъстахъ особенно ръзкихъ Государь дълалъ рукою знакъ министру. Министръ закрывалъ глаза оть ужаса. «Что скажете?» спросиль Государь по окончаніц чтенія. «Я положу предъль этому разврату, это все еще слъды, послъдніе остътки; я ихъ искореню. Какого онъ поведенія?» Министръ сказаль: «Превосходнъйшаго поведенія, Ваше Величество!»—«Этоть отзывь тебя спась», сказаль Государь Полежаеву; «но наказать тебя надобно, для примъра другимъ. Хочешь въ военную службу?» Полежаевъ молчалъ. «Я тебъ даю возможность военной службой очиститься. Что же, хочешь?»—Я долженъ повиноваться, — отвъчалъ Полежаевъ. Государь подошелъ къ нему, положилъ ему руку на плечо, и сказавъ: «Отъ тебя зависить твоя судьба; если я забуду, то можешь мнъ писать», поцъловаль его въ лобъ. Отъ Государя Полежаева свели къ Дибичу, который жиль тугь же во дворць. Дибичь, прочитавь бумагу, сказаль Полежаеву: «Что же, доброе дьло; послужите въ военной: я все въ военной службъ быль, видите—дослужился; и вы, можеть быть, будете фельдмаршаломъ...» Полежаева свели въ лагерь. Такъ разсказываеть эту исторію Герценъ, со словъ самого Полежаева.

Юный поэть зачислень быль въ Бутырскій піхотный полкъ, находившійся тогда въ Московскомъ округі, унтеръ-офицеромъ: за нимъ признано было по образованію право на чинъ 12 класса и на личное дворянство. Выбитый изъ колеи своей жизни, не могши примириться со своимъ новымъ положеніемъ, Полежаевъ рішился воспользоваться даннымъ ему правомъ писать къ Государю и послалъ ему просьбу о помилованіи. Не получая отвіта, и думая, что письма его къ Государю не доходять, онъ самовольно оставилъ полкъ и отправился пішкомъ въ Петербургь, чтобы лично дойти до Государя; одумавшись, онъ вернулся въ полкъ.

За самовольную отлучку изъ полка, Полежаевъ, по конфирмаціи Государя, лишенъ личнаго дворянства и разжалованъ изъ унтеръофицеровъ въ рядовые безъ выслуги. Никакого выхода теперь не осталось для поэта. Съ отчаянія и тоски онъ запиль и, воротившись какъ-то нетрезвымъ въ казармы, на выговоръ фельдфебеля за недозволительно позднее возвращение отвътиль ему бранью непечатными словами. Началось новое дёло, и Полежаевъ почти годъ просидвль въ кандалахъ на гауптвахтв. Ему грозила страшная отвътственность, но, по милосердію Государя, «въ уваженіе весьма молодых в лътъ» ему вмънено въ наказание долговременное содержание подъ арестомъ, при чемъ онъ былъ переведенъ въ Московскій пъхотный полкъ, стоявшій въ Московскомъ же округь. Это было въ самомъ началъ 1829 года. Съ этого времени въ журналахъ стали вновь появляться, но безъ полной подписи, стихотворенія Полежаева, и между ними «Виденіе Валтасара», «Пъснь плъннаго Ирокезца» и проч., обратившія на автора общее вниманіе. Между тъмъ убійство Тегеранской чернью Грибовдова и возможность новой войны съ Персіей вызвали усиленіе Кавказской арміи, и вмъсть ,съ другими полками быль отправленъ туда и Московскій, въ которомъ служиль Полежаевъ. Полкъ этотъ, однако, не прошелъ въ Грузію, а былъ оставленъ на Линіи. Какъ извъстно, то время было весьма безпокой-ное для Кавказа: въ Чечнъ и Дагестанъ, подъ вліяніемъ фанатика имама Кази-Муллы, получилъ сильное развитие такъ-называемый «мюридизмъ», — проповъдь священной войны магометанъ противъ христіанъ, — и русскія войска должны были вести безпрестанную войну. Въ рядъ походовъ и сраженій пришлось участвовать и Полежаеву. Между прочимъ походъ къ Эрпели, взятие приступомъ селенія Чиръ-Юртъ, затъмъ слъды разрушительнаго штурма укръпленнаго селенія Герменчука—описаны имъ въ его стихотвореніяхъ. Пребываніе на Кавказв нъсколько облегчило участь Полежаева; съ одной стороны, при тамошней простотъ отношеній, сближавшихъ солдатъ съ офицерами, Полежаевъ, притомъ въ качествъ уже небезъизвъстнаго поэта, вращался въ болье близкой ему по умственному развитію и интересамъ средъ юнкеровъ и офицеровъ, а съ другой стороны — опасные походы дали ему возможность отличиться и въ 1831 году быть произведеннымъ въ унтеръ-офицеры.

Въ 1833 году Московскій полкъ воротился въ Москву, а къ концу того же года Полежаевъ переведенъ въ Тарутинскій пъхотный полкъ, принадлежавшій къ той же дивизіи, что и Московскій. Здъсь, среди незнакомыхъ опять людей и при столичной дисциплинъ, для Полежаева началась опять однообразная казариенная жизнь; и снова онъ началъ пить безъ мъры. И это почти все, что извъстно о тогдашней московской жизни поэта.

Въ 1834 году ему пришлось испытать нъсколько счастливыхъ дней; но и они послужили только из еще большему ухудшенію нравственнаго состоянія его. Именно, онъ познакомился съ семействомъ Бибиковыхъ, быль обласканъ и провель двъ недъли вивств съ нимъ въ селъ Ильинскомъ, въ 17 верстахъ отъ Москвы. Тамъ онъ, какъ нужно думать, полюбилъ шестнадцатилътнюю дочь хозяина, Екатерину Ивановну Бибикову, памятникомъ чего осталось нъсколько стихотвореній, -- между прочимъ «Черные глаза». Но положение Полежаева было не таково, чтобы эта любовь могла принести ему что-нибудь, кромъ горя. Бибиковъ, имъя связи въ Петербургв, понытался было облегчить участь поэта, пославъ графу Бенкендорфу при своемъ письмъ стихотворение Полежаева «Божій судъ» («Тайный голось»); но изъ этой попытки не вышло ничего. Прошли двъ недъли, и Полежаевъ быль отправленъ въ Москву. Но онъ не явился въ полкъ, а «пропалъ, поглощенный, въроятно, трущобами столицы». Это обстоятельство разстроило и его знакомство съ Бибиковымъ, который выпросиль у полковника Полежаева на срокъ безъ отпуска, за своею порукою, и неаккуратностью его теперь быль поставлень въ щекотливое положеніе. Разсказъ Бибиковой о пребываніи въ ихъ дом'в Полежаева рисуеть несчастного поэта въ чрезвычайно симпатичномъ свътъ.

Между тъмъ здоровье Полежаева пошатнулось: у него обнаружилась злая чахотка. Полежаевъ понималъ свое положение и уже осенью 1835 года написалъ извъстное стихотворение «Прощание съ жизнью». Въ иолъ 1837 года начальство представило его къ производству въ офицеры, и онъ получилъ чинъ прапорщика въ концъ декабря. Но это счастие пришло къ нему поздно: еще въ сентябръ этого года онъ поступилъ въ военный госпиталь, а 16 января 1838 года, 32 лътъ отъ роду, умеръ, узнавши о своемъ производствъ на смертномъ одръ. Похоронили его въ офицерскомъ мундиръ, котораго при жизни ему не пришлось носить, и портреты его стали прилагать къ сочинениямъ въ офицерской же формъ. Друзья хотъли было поставить надъ его могилою памятникъ, но это осталось однимъ предположениемъ. Могила Полежаева затеряна, и надъ ней, говоря словами самого поэта,—

«...нътъ ни камня, ни креста, Ни огороднаго шеста».

#### СТИХОТВОРЕНІЯ.

#### ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

T

## Лирическія стихотворенія. **1825.**

#### МОРНИ И ТЪНЬ КОРМАЛА.

(Изъ Оссіана).

Морни.

Владыко щитовъ, Мечей сокрушитель И сильныхъ громовъ И бурь повелитель! Война и пожаръ Въ Арвенъ пылаютъ, Арвену Дунскаръ И смерть угрожають. Реки мнв, о твнь Обители хладной! Падетъ-ли въ сей день Дунскаръ провожадный? Твой сынъ тебя ждеть. Надеждою полный... И море реветь И приятся волны; Испуганный вранъ Летить изъ стремнины; Простерся туманъ На лесь и долины: Эеиръ задрожалъ, Спираются тучи... Не ты ли, Кормалъ, Несешься могучій? Чей гласъ роковой Тревожить дерзаеть

Мой хладный покой?

Тѣнь.

Морни. Твой сынъ вопрошаеть, Царь молній, тебя! Неистовый воинъ Напалъ на меня. Онъ казни достоинъ...

Тънь. Ты просишь... Морни.

Меча!
Меча твоей длани,
Оть молній луча!
Какъ бурю во брани,
Узришь меня съ нимъ;
Онъ страшно заблещетъ
На пагубу злымъ;
Сынъ горъ затрепещетъ,
Сраженный падетъ,
II Морни воздвигнетъ

Трофен побъдъ... Тънь. Прими — да погибнетъ!..

#### 1826.

#### злобный геній.

(Пзъ Ламартина).

К огда задумчивый, унылый, Сижу съ тобой наединъ, И, непонятной движимъ силой, Лью слезы въ сладкой тишинъ; Когда во мракъ густаго бора Тебя влеку я за собой; Когда въ восторгахъ разговора, Въ тебя вселяюсь я душой; Когда одно твое дыханье Пленяеть мой ревнивый слухъ; Когда любви очарованье Волнуеть грудь мою и духъ; Когда главою на колвна Ко мит ты страстно припадешь II кудри пышныя гебена Съ небрежной нъгой разовъещь, И я задумчиво покою Мой взоръ въ огив твоихъ очей,--- Тогла невольною тоскою Мрачится рай души моей. Ты окропляешь въ умиленьъ Слезой горячею меня. Но и въ сердечномъ упоеньъ, Въ восторгъ чувствъ, страдаю я... «О, мой любезный! Ты-ли муки Мнъ неизвъстныя таишь?» Вокругъ меня обвивши руки. Ты мив печально говоришь: «Прошу за страсть мою награды! Открой мнв, милый, скорбь твою! Бальзамъ любви, бальзамъ отрады Тебв я въ сердце излію!» — Не вопрошай меня напрасно Моя владычица, мой богъ! Люблю тебя сердечно, страстно ---Никто сильнъй любить не могь! Люблю... Но змей мне сердце гложеть; Вездъ ношу его съ собой, И въ самомъ счастіи тревожить Меня какой-то геній злой... Онъ. онъ — мечтой непостижимой — Меня нав'вкъ очаровалъ, И мой покой ненарушимый И нить блаженства разорваль. «Пройдетъ любовь, исчезнетъ радость»,— Онъ мн лзвительно твердить, — «Какъ запахъ розъ, какъ вътеръ, младость Съ ланитъ цвѣтущихъ отлетитъ...»

#### погребеніе.

Я видёль смерти лютой пирь — Обрядь унылый погребенья: Младая дёва вёчный миръ Вкусила въ мглё уничтоженья. Не длинный рядь экипажей, Не черный флёръ и не кадилы, Не сонмъ придворныхъ и пажей За ней тёснились до могилы. Ахъ, нёть! Простой досчатый гробъ Несли чредой ея подруги,

**И безь затьйливой ирислуги** Шель впереди приходскій пішь. Семейный кругь н. въ день печали Убитый горестью, женихь. Среди ровесниць иолодыхъ. Съ слезани гробъ сопровождали. Н воть чже духовный врачь Отикль последнюю моличну. **П воть сильные в**одль и длачь— H смерть окончила довитву!... Звучить протяжно звонкій гвозть. Сомкичлась смертная гробница — И предалась, какъ новый гость, Земль безчувственной дъвица... Я вильть все, вь измой тиши Стояль у нагубнаго мъста. П вь глубинь моей души Сказаль: «прости. прости, невъста!» Невольно мною овлатьть Какой-то трепеть чулной салой. II я съ тапиственной могилон Разстаться долго не хотъть. Мить приходили въ это время На мысль невинныя мечты. II грусти сладостиое брема Принесь я въ память красоты. Я зналь ее. — она, играя, Пвытокъ недавно мнь дала, И варугь. батанья. увягая. Какъ цвъть дарений, отивъла.

#### дъвичье поле

(Отрывокъ).

Привыть тебы, Дынчые поле. Съ твоей обителью сватой, Глы лын юныя въ неволь Проводять высь печальный свой. Какой окресть прелестный видь Красой природною блестить... Взгляни: сребристыми струями Москва-ртка въ брегахъ течеть, Чернъетъ лодка съ рыбаками И быстро вдоль ріки плыветь; А тамъ, внизу ея зыбей, Тащатся свти рыбарей; Среди прибрежной луговины Рога пастушечьи трубять; Въ даль — Воробьевыхъ горъ вершины Съ зеленой рощей взоръ манять Прохладной утренней порою. Аврора гаснеть; а потомъ Выходить солнце за горою На небъ чистомъ, голубомъ; Пернатыхъ хоръ его встрвчаетъ Веселой пъснею живой, А Фебъ лучи свои бросаетъ Надъ очарованной землей; Отъ нихъ брега рѣки златятся, И рыбы въ струйкахъ веселятся, Плывя по зыбкому стеклу На дно къ янтарному песку. Волшебный край очарованья, Твои безчисленны красы! Съ душой, исполненной мечтанья, Одинъ, въ полдневные часы, Тамъ, тамъ, подъ твнію деревъ, Внималь я иволги напъвъ, И шумъ нагорнаго потока, И говоръ листьевъ надо-мной, И пъсни дъвы одинокой... Плвняло все меня собой...

Пробилъ на башнь часъ полночный, Запвлъ въ обители пвтухъ, Пришель молитвы часъ урочный, И кой-гдв огонекъ потухъ. Зввзда полуночи сверкала Надъ твиъ святымъ монастыремъ... Безмолвно все — и лишь травою Зефиръ полночный шевелитъ, И стражъ недремлющей рукою Въ доску чугунную звенитъ...

#### 1827-1829

#### Hammatt Tat

T ETTOMA SITE THE PERSON OF THE iera movemor decid MARTIN COMPANY THE THE BITTE THE SPECIAL TREET. TITTL I STATE the companies of the second HE THENIUM ANTHON THE PROPERTY OF THE 上心 广阳胜生 下压 1 on Grammoreter STL I'm Anti July 15 to a H HISHTS I BRITIS Server in order Durant. BRITT TREBURET BE RITTE Jan Thomas From the Best Part TILL LONG THE EAST OFFER He r'th mi 'th mei Carried France fin er men i blæbli SOUTH TOTAL TOTAL PROTUNETED TELL Chip Watte Titla STATES THE PARTY AND ED WALL AND THE I SOOKEDE INTELL HEART & TERM Habreria Habreria И блаженства не зналь HERECTIA BERETIA If a shift, by a white На полюель (встр.... Влином жизнью тенль И надежду мою... Пе распетль — и отцвыть Ви этри пасмурныхь пвей, Что любить, въ томъ нашель

Гибель жизни моей! Духъ уныль, въ сердив кровь Оть тоски замерла; Миръ души погребла Къ шумной волъ любовь... Не воскреснеть она! Я надежду имълъ На испытныхъ друзей,— Но ихъ рой отлетьлъ При невзгодъ моей. Всемъ постылый, чужой, Никого не любя, Въ мірѣ странствую я, Какъ вампиръ гробовой!.. Мив противно смотреть На блаженство другихъ И въ мученіяхъ злыхъ, Не сгораючи, тлъть... Не кропите-жъ меня Вы, росинки дождя: Я не цвъть полевой; Не губительный зной Пролетыть надо мной! Я увяль-и увяль Навсегда, навсегда! И блаженства не зналъ Никогда, никогда! Сокрушила судьба...

#### ВИДЪНІЕ ВАЛТАСАРА.

Подражание V-й главъ Пророка Данила.

(Изъ Байрона).

Дарь на тронѣ сидить;
Передъ нимъ и за нимъ
Съ раболъпствомъ нѣмымъ
Рядъ сатраповъ стоить.
Драгопънный чертогъ

И блестить, и горить,
И земной полубогь
Пирь устроить велить.
Золотая волна
Дорогаго вина
Нѣжить чувства и кровь;
Звуки лирь, юныхъ дѣвъ
Сладострастный напѣвъ
Возжигають любовь.
Упоенъ, восхищенъ,
Царь на тронъ сидить,
И торжественный тронъ
И блестить, и горить...

Вдругь неведомый страхъ У царя на челъ, И унынье въ очахъ, Обращенныхъ къ ствив. Умолкаеть звукъ лиръ И веселыхъ рвчей, И разстроенный пиръ Видить — ужась очей! — Огневая рука Исполинскимъ перстомъ На ствив предъ царемъ Начертала слова... И никто изъ мужей И царевыхъ гостей И искусныхъ волхвовъ Силы огненныхъ словъ Изъяснить не возмогъ. И земной полубогь Омрачился тоской... И еврей молодой Къ Валтасару предсталъ И слова прочиталь: «Мани, векель, фаресь!»-Вотъ слова на ствив; Волю Бога небесъ Возвишають онв. Мани значить: монархъ, Кончиль царствовать ты! Градъ у персовъ въ рукахъ Смыслъ середней черты;

Фарест — третье — гласить: Нынь будени убить!... Рекъ — исчезъ... Изумленъ, Царь не върить мечтъ; Но чертогь окруженъ, И — онъ мертвъ на щитъ!...

#### пъснь плъннаго ирокезца.

Я умру! на позоръ палачамъ Беззащитное твло отдамъ!

Равнодушно они, Для забавы дётей, Отдирать оть костей Будуть жилы мои! Обругають, убьють, И мой трупъ разорвуть!

И мой трупъ разорвутъ! Но стерплю! не скажу ничего,

Не наморшу чела моего!
И, какъ дубъ въковой,
Неподвижный отъ стрълъ,
Неподвиженъ и смълъ
Встръчу мигъ роковой,
И какъ воинъ и мужъ
Перейду въ страну душъ.

Передъ сонмомъ твней воспою Я безстрашную гибель мою.

И разсказъ мой плънитъ Ихъ внимательный слухъ, И воинственный духъ Стариковъ оживить; И пройдеть по устамъ Слава громкимъ дъламъ.

И рекуть они въ голосъ одинъ: «Ты достойный прапрадъдовъ сынъ!»

Совокупной толной Мы на землю сойдемъ И въ родныхъ разольемъ Пылъ вражды боевой; Побъдимъ, поразимъ, И врагамъ отомстимъ! Я умру! на позоръ палачамъ

Беззащитное тело отдамъ!

Но, какъ дубъ вѣковой, Неподвижный отъ стрѣлъ, Я недвижимъ и смѣлъ Встрѣчу мигъ роковой!

#### ЦВПИ.

Зачёмъ игрой воображенья Картины счастья рисовать, Зачёмъ душевныя мученья Тоской опасной растравлять? Убитый рокомъ своенравнымъ, Я вяну жертвою страстей, И угнетенъ ярмомъ безславнымъ Въ цвѣтущей юности моей!.. Я эрвль: надежды лучь прощальный Темнълъ и гаснулъ въ небесахъ, И факелъ смерти погребальный Съ твхъ поръ горить въ моихъ очахъ... Любовь къ прекрасному, природа, Младыя дввы, и друзья, И ты, священная свобода---Все, все погибло для меня! Безъ чувства жизни, безъ желаній, Какъ отвратительная тинь, Вдачу я цёнь моихъ страданій И умираю ночь и день! Порою огнь души унылой Воспламеняется во мнв, Съ снъдающей меня могилой Борюсь, какъ будто бы во сив! Стремлюсь, въ жару ожесточенья, Мои оковы раздробить И жажду сладостнаго мщенья Живою кровью утолить. Уже рукой ожесточенной Берусь за нагубную сталь, Уже разсудокъ мой смущенный Забыль и горе, и печаль!.. Готовъ!.. Но цень порабощенья Гремить на скованныхъ ногахъ, И замираеть сталь отмщенья Въ холодныхъ, трепетныхъ рукахъ...

Какть рабъ испуганный, бездушный, Кляну свой жребій я тогда, И вновь взираю равнодушно На жизнь позора и стыда.

#### пъснь погибающаго пловца.

I.

Ротъ мрачится Сводъ лазурный! Вотъ крутится Вихорь бурный! Вътръ свистить, Громъ гремить, Море стонеть—Путь далекъ... Тонетъ, тонетъ Мой челнокъ!

II.

Все черние Сводъ надзвиздный; Все страшние Воють бездны; Глубь безь дна—Смерть вирна! Какъ заклятый Врагь грозить, Воть девятый Валь бёжить!...

III.

Горе, горе!
Онъ настигнеть:
Въ шумномъ морѣ
Чолнъ погибнеть!
Гробъ готовъ...
Трескъ громовъ
Надъ пучиной
Ярыхъ водъ
Вздохъ пустынный
Разнесеть!

Даръ завътный Провидънья, Гость привътный Наслажденья— Жизнь, иль мигъ! Не привыкъ Утъщаться Я тобой,— И разстаться Мив съ мечтой!

V.

Сокровенный Сынъ природы, Неизмънный Другь свободы, — Съ юныхъ лътъ Въ море бъдъ Я направилъ Выстрый бъгъ И оставилъ Мирный брегь!

VI.

На равнинахъ Водъ зеркальныхъ, На пучинахъ Погребальныхъ Я скользилъ; Я шутилъ Грозной влагой—Смертный валъ Я отвагой Побъждалъ!

VII.

Какъ минутный Прахъ въ эсири, Безпріютный Странникъ въ мірь, Одинокъ,

Какъ челнокъ, Узъ любови Я не зналъ, Жаждой крови Не сгаралъ!

VIII.

Парусь бёлый Перелетный, Якорь смёлый Беззаботный, Тусклый лучъ Изъ-за тучъ, Проблескъ дали Въ тьмё ночей—Замёняли Мнё друзей!

IX.

Что-жъ мнв въ жизни Безъизввстной? Что въ отчизнв Повсемвстной? Чвмъ странна Мнв волна? Пусть настигнеть Съ ввчной мглой,—И погибнеть Трупъ живой!

X.

Все чернъе Сводъ надзвъздный; Все страшнъе Воють бездны; Вътръ свистить, Громъ гремить, Море стонеть—Путь далекъ... Тонеть, тонетъ Мой челнокъ!

#### ОЖЕСТОЧЕННЫЙ.

О, для чего судьба меня сгубила? Зачёмъ изъ пёпи бытія Меня навъкъ природа исключила И страшно вживъ умеръ я? Еще въ груди моей бунтуеть пламень Неугасаемыхъ страстей. А совъсть, какъ врага заклятый камень. Гнететь этверженца людей! Еще мой взоръ, блуждающій, но быстрый, Порою къ небу устремленъ, А божества святой, отрадной искры-Надежды съ върой я лишенъ! И дышеть все въ созданіи любовью, И живы червь, и прахъ, и листъ, А я, злодей, какъ Авелевой кровью Запечатленъ! я атеисть!.. И вижу я, какъ горестный свидетель, Сіянье утренней звізды, И съ каждымъ днемъ твердить мив добродътель: «Страшись, страшись готовой мады!..» И грозенъ онъ, висящей казни голосъ, И стынеть кровь во мив, какъ ледъ, И на челъ стоить невольно волосъ, И выступаеть градомъ поты! Бъжаль бы я въ далекія пустыни, Презрыть бы ужась гробовой! Душа кипитъ, но не рукъ рабыни Разбить сосудъ свой роковой! И жизнь моя-мучительне ада, И мысль о смерти тяжела... А въчность?.. О! она мив не награда,— Я сынъ погибели и зда! Зачемъ же я возникъ, о Провиденье, Изъ тьмы в'вковъ передъ тобой? О, обрати опять въ уничтоженье Атомъ, караемый судьбой! Земля, раскрой несытую утробу, Горящей Этной протеки. И бурный вихрь, тоску мою и злобу, И память -съ пепломъ развлеки!

#### живой мертвецъ.

К то видель образь мертвеца, Который демонскою силой, Враждуя съ темною могилой, Живеть и страждеть безъ конца? Въ часъ полуночи молчаливой, При свъть сумрачномъ луны, Изъ подземельной стороны Исходить призракъ боязливый. Бледно, какъ саванъ гробсвой, Чело отверженца природы, И неестественной свободы Ужасенъ видъ полуживой. Унылый, грустный, онъ блуждаетъ Вокругъ жилища своего, И-очарованъ-за него Переноситься не дерзаеть. Следы минувшихъ, лучшихъ дней Онъ видить въ мысли быстротечнои, Но мукой тяжкою и въчной Наказанъ въ ярости своей. Проклятый небомъ раздраженнымъ, Онъ не пріемлется землей, И овладаль мучитель злой Злодъя прахомъ оскверненнымъ. Воть мой удълъ! Игра страстей, Живой стою при дверяхъ гроба, И скоро, скоро месть и алоба Навъкъ уснутъ въ груди моей! Кумиры счастья и свободы Не существують для меня,— И, членъ ненужный бытія, Не оскверню собой природы! Мив мірь-пустыня, гробъ-чертогь! Сойду въ него безъ сожальныя, И пусть за мигь ожесточенья Самоубійцу судить Богь!

#### **АРЕСТАНТЪ.**

Другу моему А. П. Лозовскому.

н мив чужой-не съ давнихъ летъ Знакомъ душ в твоей поэты! Не симпатія двухъ серденъ Святаго дружества вънецъ Въ счастивой жизни намъ вила. И другь для друга создала! Выть-можеть, разъ сойтись съ тобой Мив предназначено судьбой-И мы сошлись!--ты въ красотв Цвътущихъ дней, я-въ нишеть Позорныхъ узъ... Добро иль зло Тебя къ страдальцу привело? Воюсь понять, - подъ игомъ бедъ Мив подозрителенъ весь свъть; Погибшей истины черты Въ моихъ глазахъ-одив мечты: Уму суровому она И ненавистна, и смѣшна. Быть-можеть, ветреникъ младой, Смітясь надъ глупой добротой, Вивнивши шалости въ законъ И быстрымь чувствомъ увлеченъ, Ты ложной жалостью хотыль Смягчить ужасный мой удълъ Иль осмъять мою тоску; Выть-можеть, лестью простаку Желаль о счасть вспомянуть, И вновь жестоко обмануть... Но пусть, игралище страстей, Я буду куклой для людей! Пусть ихъ коварства лютый ядъ Въ груди моей усилить адъ-И ты не лучше ихъ ничъмъ!.. Не знаю самъ, за что, зачемъ Я полюбиль тебя? Твой взорь. Не есть несчастному укоръ! Твой голосъ, звукъ твоихъ ръчей

Мив миль, какъ сладостный ручей...

Такъ соловей въ ночной тиши Поеть для горестной души; Такъ Аббадонв Уріилъ Во тьм'в геенны говориль... Глаза печальные мои Слезу пріязни и любви Въ твоихъ заметили очахъ: Ты любишь самъ меня—но, ахъ! Твое участіе ко мив, Какъ легкій пепель на огив. На мигь возникнеть, оживеть И вмысты съ вытромъ пропадеты! Я не виню тебя, жестокъ Ко мив не ты, а злобный рокъ; И ты простишь въ пылу страстей-Обилной вольности моей— Я снова узникъ и солдать!..

Воть тайный дарь моихъ стиховъ... Проникни въ силу этихъ словъ, Прочти; коль вздумаешь, спиши, И не забудь меня въ глуши... Когда-жъ забудешь, —Богъ съ тобой! Но знай, что я навъки твой...

Спасскія казарын, 1828 года.

ы хочешь, другь, чтобы рука Временъ прошедшихъ чудака, Вооруженная перомъ, Черкнула снова кой-о-чемъ... Увы! старинный даръ стиховъ, И следъ сатиръ, и острыхъ словъ Исчезли въ буйной головъ, Какъ следъ Дріады на траве Иль запахъ розы молодой Подъ недостойною пятой!.. Пооть пленительных страстей Сидить живой въ когтяхъ чертей, Атласныхъ ручекъ не поеть И чуть по-волчьи не реветь... Броня сермяжная и штыкъ---Удель того, кто быль великъ На полъ перьевъ и чернилъ:

Селдатскій киверь освинль
Главу, достойную ввика,
И Чайльдъ-Гарольдова тоска
Лежить на сердив у того,
Кто не боялся никого...
Но на призывный, дружній глась
Отввчу я въ послідній разъ;
Еще до смерти согртшу
И листь бумаги испиниу.
Прочти его, и согласись,
Что если средства нівть спастись
Оть угнетенья и цівпей,
То жизнь страшніве ста смертей,
И что свободный человівкъ
Свободно кончить должень вівкъ...

Въ столицъ русскихъ городовъ. М . . . . , монаховъ и поповъ, На славномъ валъ Земляномъ, Стоить гостепріимный домъ; Сей домъ больницею зовуть-И много въ немъ здоровыхъ мрутъ: Въ соседстве съ нимъ стоитъ другой, Кругомъ обстроенный, большой,— И этотъ домъ известенъ намъ, Въ Москвъ, подъ именемъ «казармъ»: Въ казармахъ этихъ тьма людей, И ночью множество . . . . . На нарахъ съ воинами сиятъ, И веселятся и шумять; И на огромномъ томъ дворъ Какъ будто въ ямв иль дырв,

Издавна выдолблено дно, Иль гауптвахта—все равно; И дна того на глубинъ Еще другое дно въ ствив-И называется тюрьма. Въ ней сырость страшная и тьма, И проблескъ солнечныхъ лучей Сквозь окна слабо светить въ ней; Растреснутый кирпичный своль Едва, едва не упадеть На грязный и холодный цоль, Который снизу, какъ Эолъ. Тлетворнымъ воздухомъ несеть И съ самой въчности гність... Въ тюрьмъ, жертвъ на пять или шесть, Рядъ малыхъ наръ у печки есть... И противъ наръ вдоль по ствиъ Доска, подобная скамьв... И десять удалыхъ головъ, Судьбы рёшительныхъ праговъ, На малыхъ нарахъ техъ сидятъ. И кандалы на нихъ гремятъ... И каждый день по вечеру Ложатся спать, и по утру Въ молитей къ Господу Христу...

И на доскъ, что у окна На двухъ столбахъ утверждена, Броней сермяжною одъть, Лежить вербованный поэть; Броня на немъ, броня подъ нимъ, И все одна и та же съ нимъ, Какъ върный другь, всегда лежить. И согрѣваеть, и хранить... Кисеть съ негоднымъ табакомъ И полновъснымъ пятакомъ На необтесанномъ столъ Лежить у узника въ углъ. Здесь онъ, во цвете юныхъ деть. Обезображенъ, какъ скелетъ, Съ полуостриженной брадой, Томится лютою тоской... Здёсь триста шестьдесять пять дней, Въ кругу Платоновыхъ людей,
Онъ смрадной жизни воздухъ пьетъИ долю горькую клянетъ...
Онъ не живетъ уже умомъ:
Душа и умъ убиты въ немъ;
Но, какъ бродячій автоматъ
Или безчувственный солдатъ,
Штыкомъ рожденный для штыка,
Онъ дышетъ жизнью дурака:
Два раза на день встъ и пьетъ
И долгъ природв отдаетъ...

. . . . . . . .

Воспоминанья старины, Какъ обольстительные сны, Его тревожать иногда; Въ забвенъв горестномъ тогда Онъ воскресаеть бытіемъ: Безумнымъ радостнымъ огнемъ Тогда глаза его горять, И слезы крупныя блестять, И. очарованный мечтой. Надежду жизни молодой. Несчастный видить, ловить вновь-Опять поеть, опять любовь Къ свободъ, къ міру въ немъ кипить! Онъ къ ней стремится, къ ней летитъ, Онъ полонъ милыхъ сердцу думъ... Но вдругь ценей железныхъ шумъ Иль хохоть глупыхъ бъглецовъ, Тюрьмы безсмысленныхъ жильцовъ, Раздался въ сводахъ роковыхъ.— • И рой виденій золотыхъ. Какъ легкій утренній туманъ, Унесъ души его обманъ... Такъ жнецъ на пажити родной, Стрилой сраженный громовой. Внезапно падаеть во прахъ-И замеръ серпъ въ его рукахъ... Надежду, радость-все взяла Молніеносная стрѣла!..

Оставленъ всёми, одинокъ, Какъ въ море брошенный челнокъ

Въ добычу яростной волиъ, Онъ увядаеть въ тишинъ. Участье върное друзей, Которыхъ шумные рои Подъ ложной маскою любви Всегда готовы для услугь, Когда есть денежный сундукъ Или подобное тому,---Не въ тягость болъе ему: Изъ ста знакомыхъ щегольковъ, Большаго света знатоковъ, Никто ошибкою къ нему Не залеталь еще въ тюрьму... Да и прекрасно... Для чего? Тамъ нътъ ни водки, ничего... Чутье животныхъ, модный тонъ Или приличія законъ,--Воть тайна дружественныхъ узъ, А нъжность сердца, тонкій вкусь-Причина важная забыть Того, кто слезы должень лить... «Ахъ, какъ онъ жалокъ, quelle misère! Какъ потерялся онъ, mon cher!» \*) Лепечеть милый фанфаронъ-И долгъ пріязни заплаченъ... И что пенять?—Они умны. Ихъ разсужденія върны: Такъ должно было; напередъ Судьба намъ сдълала разсчеть, И правы мрачный фаталисть И всвиъ довольный оптимисть... Система звіздъ, прыжокъ сверчка, Движенья моря и смычка---Все воля Творческой руки...

Или одинъ свирѣпый рокъ Въ пучину бѣдъ меня завлекъ?..

Такъ и забвеніе друзей,—

<sup>\*)</sup> Axъ, какъ онъ жалокъ!—cependant C'était naguère un bon enfant.

Оно не есть коварство змѣй; Имъ наслажденье суждено, А мнѣ страдать повелѣно. Такъ пусть же тягостной руки Меня снѣдающей тоски Не испытають на себѣ, Въ угодность вѣтреной судьбѣ; Страдальца давняго покой Постыдной зависти чертой—Чужаго счастья не смутитъ!..

Коснется-ль звукъ моихъ річей Твоихъ обманутыхъ ушей? Узришь-ли ты, прочтешь-ли ты Сін правдивня черты?.. Поймешь-ли ты, какъ мудрено Сказать въ душё: все рёшено! Какъ тяжело сказать уму: Прости, мой умъ, иди во тьму, И какъ легко черкнуть перу

Но что? Къ чему напрасный гиввъ? Онъ не сомкиетъ Молоха зъвъ: Безсиленъ звукъ въ моихъ устахъ, Какъ мечъ въ заржавленныхъ ножнахъ... И я въ тюрьмъ...

Ватага спить; Передо мной едва горить Фитиль въ разбитомъ черенкъ: Съ ружьемъ въ ослабленной рукъ, На грудь склонившись головой, У двери дремлеть часовой; Вблизи усталый карауль, Кто какъ умъеть, прикорнулъ. На гауптвахть тишина... Богь винограда, богь вина, Сынъ пьяный пьянаго отпа. Зачемъ пріятный глась певца Въ часы полуночныхъ пировъ Не веселить твоихъ сыновъ? Зачемъ на лире золотой Передъ дъвицей молодой

Въ восторгъ чувствъ онъ не гремитъ, А блёдный, пасмурный, сидить, Безъ возліяній, безъ друзей, Въ рукахъ едва-ль полу-людей? Не онъ-ди свъжесть раннихъ силъ Тебъ на жертву приносилъ Во лии безпечной старины? Не онъ-ли розами весны Твой благод втельный бокаль Рукой покорной украшаль? Свершилось!.. нъть его... ударь Поблекшимъ тирсомъ въ свой алтарь! Пролей слезу изъ томныхъ глазъ!.. Твой жрець, твой візрный жрець угась! Угасъ, какъ факелъ буйныхъ дъвъ, Исчезъ, какъ громкій ихъ напіввъ: «Эванъ, Эвое, славный Вакхъ!» Какъ разумъ скучный на пирахъ!..

А ты, прим'врный человъкъ, Души высокой образець, Мой благодътель и отецъ, О, Струйскій, можешь-ли когда, Добычу гитва и стыда, Пъвца преступнаго простить?.. Неблагодарный изъ людей, Какъ погибающій злодъй Передъ съкирой роковой, Теперь стою передъ тобой: Мятежный въкъ свой погубя, Въ слезахъ раскаянья тебя . . . они высому В . . . Еще моимъ отцомъ Хочу назвать тебя... зову... И на покорную главу За преступленія мои Прошу прощенія любви... Прости меня-моя вина Ужасной местью отмшена! Завеса вечности немой Упала съ шумомъ предо мной... Я вижу... .

. . . . . Мой стонъ Холоднымъ вътромъ разнесенъ. И трупъ мой брошенъ въ снъдь червямъ, И нътъ ни камня, ни креста, Ни огороднаго шеста Надъ гробомъ узника тюрьмы— Жильца ничтожества и тъмы...

# ОСУЖДЕННЫЙ.

Я осужденъ къ позорной казни— Меня законъ приговорилъ; Но я печальный мракъ могилъ На плахъ встръчу безъ боязни,— Окончу дни мои, какъ жилъ.

Къ чему раскаянье и слезы Передъ безчувственной толпой, Когда назначено судьбой Миъ слышать вопли и угрозы И гулъ проклятій за собой?

Давно душой моей мятежной Какой-то демонъ овладёль, И я злов'вщій мой удёль, Неотразимый, неизб'ёжный, Въ дали туманной усмотр'ёлъ...

Не розы свётлаго Павоса, Не ласки гурій въ тишині, Не искры яхонта въ вині,— Но смерть, сікира и колеса Всегда мні грезились во сні.

Меня постигла дума эта И ознакомилась со мной, Какъ холодъ съ южною весной Или фантазія поэта Съ унылой съверной луной.

Мои утраченные годы
Текли какъ бурные ручьи,
Которыхъ мутныя струи
Не серебрять, а пвнять воды
На лонв илистой земли.

Они рвались, они бъжали Къ невърной цъли безъ препонъ; Но быстрый быть остановлень, И мнь размахъ холодной стали Готовить праведный законъ.

Взойдеть она, взойдеть, какъ прежде, Заутра ранняя зв'взда, Проснется неба красота,—
Но я и небу, и надежд'в Скажу: «простите навсегда!»

Взгляну съ улыбкою печальной На этотъ міръ, на этотъ домъ, Гдѣ я былъ съ счастьемъ незнакомъ, Гдѣ я, какъ факелъ погребальный, Горѣлъ въ безмолвіи ночномъ;

Гдв, можеть-быть, суровой долв Я чвмъ-то свыше обречень, Гдв я страстями заклеймень, Гдв чвмъ-то свыше, поневолв, Я быль на время заключень;

Гдѣ я... Но что?.. Толпа народа Уже кипить на площади... Я слышу: «узникъ, выходи!» Готовъ—иду!.. Прости, природа! Палачъ, на казнь меня веди!..

#### ПРОВИДЪНІЕ.

Н погибалъ... Мой злобный геній Торжествовалъ! Отступникъ мивній Своихъ отцовъ. Врагь угнетеній, Какъ царь духовъ, Въ душъ безбожной Надежды ложной Я не питалъ, И изъ Эреба Мольбы на небо. Не возсылалъ. Мольба и въра Для Люцифера Не созданы,—

Гордынъ смълой Онъ смъшны. Злодъй созрыми, Въ виду смертей, Въ когтяхъ чертей,-Всегда злодвй. Порабощенье. Какъ зло за зло. Всегла влекло Ожесточенье. Окаменёнъ Какъ хладный камень, Ожесточёнъ Какъ сврный пламень, я погибалъ Безъ сожальній. Безъ утвшеній... Мой злобный геній Торжествоваль! Печать проклятій— Удвлъ моихъ Подземныхъ братій, Тирановъ злыхъ Себя самихъ---Уже клеймилась Въ моемъ челъ; Душа ко мглъ Уже стремилась... Я быль готовъ Безъ тайной власти Сорвать покровъ Съ моихъ несчастій. Последній день Сверкаль мит въ очи, Послъдней ночи Встрвчаль я твнь,— И въ думв лютой Все ръшено, Еще минута-И... свершено!.. Но вдругъ нежданый Надежды лучъ, Какъ свътъ багряный,

Влеснулъ изъ тучъ: Какой-то скрытый, Но мной забытый Издавна Богъ Изъ тьмы открытой Меня извлекъ, Рукою сильной Остовъ могильный Вдругъ оживилъ,— И Каинъ новый Въ душъ суровой Творца почтилъ. Непостижимый, Неотразимый, Онъ снова влилъ Въ грудь атеиста И лжесофиста Огонь любви! Онъ снова дни Тоски печальной Озолотилъ И озарилъ Зарей прощальной. 🔏 Гори-жъ, сіяй, Заря святая! И догорай Не померкая!

#### ТАБАКЪ.

Курись, табакъ мой! вылетай Изъ трубки, дымъ пріятный, И облаками разстилай Свой запахъ ароматный! Не столько Персу милъ кальянъ Или шербетъ душистый, Сколь милъ душ'в моей туманъ Твой легкій и волнистый! Злой рокъ лишилъ меня всего— И чести, и свободы, Но все курю, на-зло его, Табакъ, какъ въ прежни годы. Курю и мыслю: какъ горитъ

Табакъ мой въ трубкъ жаркой, Такъ и меня испепелитъ Рокъ пагубный и жалкой... Курись же, вейся, вылетай, Дымъ сладостный, пріятный; И, если можно, исчезай И жизнь съ нимъ невозвратно!

# РЕНЕГАТЪ.

(Гаремъ).

К то любить нѣгу чувствъ, блаженство сладострастья, И не парить въ края азійскіе душой? Кто, пылкій юноша, который въ мірѣ счастья Не жаждетъ вѣкъ утратить молодой? Пусть онъ летить туда, чалмою крестъ обмѣнить И населить красой блестящій свой гаремъ! Тамъ жизни радость онъ познаетъ и оцѣнить И снова обрѣтетъ потерянный эдемъ!..

Тамъ пиръ для чувствъ и ока! Красавицы Востока, Одна другой мильй, Одна другой ръзвъй, Послушныя рабыни, Умруть съ нимъ каждый мигь! Съ душой полубогини Въ восторгахъ огневыхъ Луша его сольется, Заснеть-и вновь проснется, Чтобъ снова утонуть Въ пучинъ наслажденья! Тамъ пламенная грудь Манить воображенье; Тамъ бѣлая рука Вдечеть его слегка И страстно обнимаеть; Одна его лобзаеть, Одна ему поеть, Горить и изнываеть...

Предестныя подруги, Воздушны какъ зефиръ, Порхають, стелють круги, То выются, то летять, То быстро стануть въ рядъ. Межъ тъмъ въ дыму кальяна На бархатъ дивана Влюбленный сибаритъ Роскошно возлежитъ И, взоромъ пожирая Движенья гурій рая, Трепещеть и кипить, И къ дъвъ сладострастья Залогь желанный счастья—Платокъ его летить...

О, прочь съ груди моей, исчезни, знакъ священный,

Гдё пышная чалма? гдё алкоранъ Пророка? Когда въ сады прелестнаго Востока Переселюсь отъ пагубныхъ мнё мёстъ? Что мнё законъ?

> . . Когда мив жить не должно для него. Но гдъ гаремъ, но гдъ она, Моя прекрасная рабыня? Кто эта юная богиня, Полунагая, какъ весна Свъжа, плънительна, статна, Рызвится въ банъ ароматной? На чьи небесныя красы Съ досадной ревностью власы Волною падають пріятной? Чья сладострастная нога Въ водъ играетъ благовонной, И слишкомъ вольная рука Шалить. Кого усердная толпа Рабынь услужливыхъ лельеть? Чья кровь горячая замлеть Въ объятьяхъ дены огневой? Кто сей счастливецъ молодой?.. Ахъ, гдв я? что со мною стало? Она надъла покрывало, Ее ведуть—она идеть: Ее любовь на ложе ждеть...

Онъ дышеть
На томной груди,
Онъ слышить
Признанье въ любви,
Цълуетъ
Блаженство свое,
Милуетъ
И нъжить ее,
Лобзаетъ
Прелестный цвътокъ

Такъ жрецъ любви, игра страстей опасныхъ, Пълъ наслажденья чуждыхъ странъ И оживлялъ въ мечтаньяхъ сладострастныхъ Чувствъ очарованныхъ обманъ. Онъ пълъ... Души его кумиры Носились тайно вкругъ него, И въ этотъ мигъ на всъ порфиры Не промънялъ бы онъ гарема своего.

#### 1830-1831.

### ночь на кубани.

**Тесенній вечерт на равнины** Кавказа знойнаго слетвль; Туманъ медлительный одблъ Горъ дальнихъ синія вершины. Какъ море розовой воды, Заря слидась на небъ чистомъ Съ мерцаньемъ солнца золотистымъ, И гаснеть все; и съ высоты Необозримаго эеира, Толпой виденій окружень, На крыльяхъ легкаго зефира Спустился другь природы-сонъ... Его вліянію покорный Заботь и воли мирный сынъ, Покой вкушаеть благотворный Трудолюбивый селянинъ. Богатый духомъ безмятежнымъ, Онъ спить въ кругу своей семьи,

Подъ кровомъ върнымъ и надежнымъ Давно испытанной любви. И счастливъ въ незавидной долв! Его всегла лельють сны: Онъ видитъ въчно лугъ и поле И попълуй своей жены. И онъ-заранъ утомленный Слепой фортуной сибарить-И онъ отъ бъднаго сокрытъ На ложв нъги утонченной! Напрасно голосъ гробовой Страданья тяжкаго взываеть: Онъ никогда не возмущаеть Его души полуживой! И пусть таить глухая совъсть Свою докучливую повъсть: Ее ужасно прочитать Во глубинъ души убитой! Ужаспо небо призывать Десницъ, кровію облитой!... Едва замътною грядой — Громадъ воздушныхъ рядъ зыбучій— Плывуть во тьмѣ сѣдыя тучи; И мъсяцъ бледный, молодой, Закрытый ихъ печальной тканью, . Проръзалъ дальній горизонть И надъ гремучею Кубанью Глядится въ новый Геллеспонтъ...

Глядится въ новый Геллеспонтъ.. Бывало, бодрый и бевмолвный, Казакъ на пагубныя волны Вперяеть взоръ сторожевой: Нередко ихъ знакомый ропотъ Таилъ коней татарскихъ топотъ Передъ тревогой боевой; Тогда винтовки смертоносной Нежданный выстрёлъ вылеталъ, И хищникъ смертію поносной На брегё русскомъ погибалъ; Или толпой ожесточенной Врывались злобные враги Въ шатры Защиты изумленной— И обагряли глубь реки Горячей кровью казаки. Но миновало время брани, Смирился дерзостный джигить, И рёдко, рёдко по Кубани Свинецъ убійственный свистить. Молчаньемъ мрачнымъ и печальнымъ Окрестность битвъ обложена, И будто миромъ погребальнымъ Убита бранная страна...

Все дышеть нѣгою прохладной, Все спить... Но что же сонъ отрадный Въ тиши таинственныхъ ночей Не посътить моихъ очей? Зачъмъ зову его напрасно? Иль въ самомъ дѣлѣ такъ ужасно Утратить вольность и покой?..

Ужель они не возвратимы, Кумиры юности моей, И никогда не укротимы Порывы сильные страстей?..

Ахъ, кто мечтв высокой ввриль, Кто почиталь коварный свёть, И на зарв весеннихъ льтъ Его ничтожество измериль; Кто погубилъ, подобно мив, Свои надежды и желанья; Предъ къмъ разрушились вполнъ Грядущей жизни упованья; Кто сиръ и чуждъ передъ людьми, Кому дадуть изъ сожальныя Иль ненавистнаго презрѣнья Когда-нибудь клочокъ земли,---Одинъ лишь тоть меня оцвнить, Моей тоски не обвинивъ, Лушевнымъ чувствамъ не измънитъ И скажеть: «такъ, ты несчастливъ!» Какъ брать къ потерянному брату, Съ улыбкой нежной подойдеть, Слезу страдальную прольеть И разделить мою утрату!..

Лишь онъ одинъ постигнуть можеть, Лишь онъ одинъ пойметь того, Чье сердце червь могильный гложеть! Какъ пальма въ зеркалъ ручья, Какъ тънь налетная въ лазури, Въ немъ отразится послъ бури Душа унылая моя!.. Я буду—онъ, онъ будеть—я, Въ одномъ изъ насъ сольются оба, И пусть тогда вражда и злоба, И мечъ, и заступъ гробовой Гремятъ надъ нашей головой!..

Но гдъ же онъ, воображенье Очаровавшій идеаль-Мое прелестное видънье Среди пустыхъ, туманныхъ скалъ? Подобно грознымъ исполинамъ, Онъ чернъють по равнинамъ Въ своей безстрастной красоть; Лишь иногда на высотв Или въ развалинахъ кремнистыхъ Мелькаеть пара глазь огнистыхъ: Кабанъ свиреный пробежить; Или орловъ голодныхъ стая, Съ пустынныхъ мъстъ перелетая, На время сонъ ихъ возмутитъ. А я на камив одинокомъ, Рушитель общей тишины, Сижу въ забвеніи глубокомъ, Какъ духъ подземной стороны. И пронесутся дни и годы Своей обычной чередой, Но мив покоя и свободы Не возвратять они съ собой!

MOPE.

Я видълъ море, я измърилъ Очами жадными его;

Я силы духа моего
Передъ лицомъ его повърилъ.
«О море, море!»—я мечталъ
Въ раздумьи грустномъ и глубокомъ:—
«Кто первый мыслилъ и стоялъ
На берегу твоемъ высокомъ?
Кто, неразгаданный въ въкахъ,
Замътилъ первый блескъ лазури,
Войну громовъ и ярость бури
Въ твоихъ младенческихъ волнахъ?
Куда исчезли другъ за другомъ
Твоихъ владъльцевъ племена,
О коихъ въсть намъ предана
Однимъ злопамятнымъ досугомъ?..

«Всегда-ли, море, ты почило Въ скалахъ, висящихъ надо мной? Или невъдомая сила, Враждуя съ мирной тишиной, Не разъ твой образъ измънила? Что ты? откуда? изъ чего? Игра случайная природы, Или орудіе свободы, Воззвавшей все изъ ничего?.. Надолго-ль влажная порфира Твоей безстрастной красоты Осуждена блистать для міра Изъ нъдръ бездонной пустоты?..»

Вотъ тайный плодъ воображенья Души, волнуемой тоской За мигъ невольный восхищенья Передъ пучиною морской!.. Я вопрошалъ ее... Но море, Подъ знойнымъ солнечнымъ лучомъ, Сребрясь въ узорчатомъ уборѣ, Межъ тѣмъ лелѣялось кругомъ Въ своемъ покоѣ роковомъ. Черезъ разсыпанныя волны Катились груды новыхъ волнъ, И между нихъ, отваги полный, Нырялъ предъ бурей утлый челнъ. Счастливецъ, знаешь-ли ты цѣну

Смъщнаго счастья твоего? Смотри на челнъ — ужъ нътъ его: Въ отвагъ онъ нашелъ измъну!..

Въ другое время, на брегахъ Балтійскихъ водъ, въ моей отчизнъ, Красуясь цвътомъ юной жизни, Стоялъ я нъкогда въ мечтахъ; Но тъ мечты мнъ сладки были: Онъ привътно сквозь туманъ, Какъ за волной волну, манили Меня въ житейскій океанъ. И я поплылъ... О море, море! Когда увижу берегъ твой? Или, какъ челнъ залетный, вскоръ Сокроюсь въ безднъ гробовой?

### водопадъ.

Между стремнинъ съ горы высокой Ручьи прозрачные журчать, И вдругь, сливаясь въ токъ широкій, Являють грозный водопадъ. Громады волнъ буграми хлещутъ Въ паденьи быстромъ и крутомъ И, разлетвишись, ярко блещуть Вокругь серебрянымъ дождемъ; Реветь и стонеть гуль протяжный По разорвавшейся рыкы И, исчезая съ пвной влажной, Смолкаетъ глухо вдалекъ. Воть наша жизнь! Воть образь втрный Погибшей юности моей!— Она въ красъ нелицемърной Сперва катилась, какъ ручей; Потомъ, въ пылу страстей безумныхъ, Выстра, какъ горный водопадъ, Исчезла вдругъ при плескахъ шумныхъ, Какъ эхо дальняго раскатъ. Шуми, шуми, о сынъ природы! Ты, безотрадною порой, Пъвцу напомнилъ блескъ свободы Своей свободною игрой!

#### ЧЕРНАЯ КОСА.

амъ. гдъ свистящія картечи Метала бранная гроза, Лежить въ пыли, на поль съчи, Въ три грани черная коса. Она въ крови и безъ ответа; Но тайный голось произнесь: «Булать, противникъ Магомета, Меня съ главы дввичьей снесь! Гордясь красой неприхотливой. Въ родной свободной сторонъ Чело невинности стылливой Влагело мною въ тишине. Еще за часъ до грозной битвы Съ врагомъ отечественныхъ горъ Пылаль въ жару святой молитвы Звізды Чиръ-Юрта ясный взорь. Надежда храбрыхъ на Пророка Отваги буйной не спасла, И я во прахъ веленьемъ рока Скатилась съ юнаго чела! Оставь меня!.. Кого лелветь Украдкой нъжная краса, Тому на сердце грусть навъеть Въ три грани черная коса...»

### мертвая голова.

Изъ-за черныхъ облаковъ
Влещетъ мѣсяцъ въ вышинѣ,
Видны въ станѣ казаковъ
Десять копій при лунѣ.
Отчего-жъ она темна,
Что не свѣтится она,
Сталь десятаго копья?
Что за призракъ вижу я
При обманчивой лунѣ
На таинственномъ копъѣ?
О, не призракъ—на яву
Вижу вражескій укоръ—
Безобразную главу
Сына брани, сына горъ.

Въчный сонъ ея удълъ На отеческихъ поляхъ: На убійственныхъ мечахъ Онъ къ ней рано прилетелъ. Пять ударовъ острія Твердый черепъ разнесли; Муку смерти затая, Очи кровью затекли. Силу дивную бойца Злобный геній превозмогь.— Трупъ холодный мертвеца Въ землю съ честію не легъ. И глава его темнить Сталь десятаго копья, И душа его парить Къ новой сферъ бытія...

#### ПЪСНИ.

I.

Зачёмъ задумчивыхъ очей Съ меня, красавица, не сводишь? Зачёмъ огнемъ твоихъ рёчей Тоску на душу мнв наводишь? Не припадай ко мив на грудь Въ порывахъ милаго забвенья,— Ты ничего въ меня вдохнуть Не можещь, кром' сожальнья! Меня не въ силахъ воскресить Твои горячія лобзанья: Я не могу тебя любить — Не для меня очарованья! Я быль любимь, и самь любиль — Увяль на лонъ страдострастья, И въ хладномъ сердив схоронилъ Минуты горестнаго счастья. Я рано сорвалъ жизни цвътъ, Все потеряль, все отдаль Хлов, — И прежнихъ чувствъ, и прежнихъ лѣтъ Не возвратить ничто земное! Еще мив милы красота

И дівы пламенные взоры, Но сердце мучить пустота, А сов'ясть — мрачные укоры! Люби другаго: быть твоимъ Я не могу, о другь мой милый!... Ахъ, какъ ужасно быть живымъ, Полуразрушась надъ могилой!

II.

У меня-ль молодца Ровно въ двадцать лёть Со бёла со лица Спалъ румяный цвёть;

Черный волось кольцомъ Не бѣжить съ плеча, На ремнѣ золотомъ Нѣтъ грозы-меча,

За желѣзнымъ щитомъ Нѣтъ копья-огня, Подъ черкесскимъ сѣдломъ Нѣтъ стрѣлы-коня;

Нѣтъ перстней дорогихъ Подарить милой! Безъ невѣсты женихъ, Безъ попа налой...

Разступись, разступись, Мать-сыра-земля! Прекратись, прекратись, Жизнь-тоска моя!

Лишь по ней, по милой, Красенъ б'ілый св'іть; Безъ милой дорогой Счастья въ мір'і н'іть!

III.

Тамъ—на небѣ высоко Свѣтить солнце безъ лучей; Такъ отъ друга далеко Гаснеть свѣтъ моихъ очей!.. У косящата окна Раскрасавица сидитъ; Призадумавшись, она Буйну вѣтру говоритъ:

«Не шуми ты, не шуми, Буйный вътеръ, подъ окномъ; Не буди ты, не буди Грусти въ сердц'в ретивомъ; Не тверди мив, не тверди Объ изм'виник'в моемъ! Измениль мне, измениль, Мой губитель роковой; Насмъялся, пошутиль Надъ моею простотой, Надъ моею простотой, Надъ дввичьей красотой! Я погибла бы, душа Красна-дъвка, отъ ножа; Я погибла-бъ отъ руки, А не съ горя и тоски. «Ты убей меня, убей, Ненавистный мой злолви!» Я сказала бы ему, Милу-другу своему:— «Не жалъю я себя, Ненавижу я тебя! Лей и пей ты мою кровь, Утуши мою любовь!..» Не шуми-жъ ты, не шуми, Буйный вътеръ, надо мной; Полети ты, полети Вдоль дороги столбовой! По дорогъ столбовой Скачеть воинъ молодой: Налети ты на него-На тирана моего: Просвищи, какъ жалкій стонъ, Прошепчи ему локлонъ Оть высокихъ оть грудей, Оть заплаканныхъ очей. ---Чтобъ онъ помниль обо мнв Въ чуже-дальней сторонъ, Чтобы съ лютою тоской, Вспоминая, воздохнулъ И съ горючею слезой На кольцо мое взглянуль, Чтобъ глядъль онъ на кольно Сбори. "Нивы" 1892 г. Сентабрь. Соч. Полежаева.

Какъ на друга прежнихъ дней, Какъ на бълое лицо Бъдной дъвицы своей!..

#### ЧЕРКЕССКІЙ РОМАНСЪ.

Подъ твнью дуба ввковаго,
Въ скалв пустынной и крутой,
Сидить врагь путника ночнаго —
Черкесъ красивый и младой.
Но онъ не замысель лукавый
Таить во мракв тишины,
Не дышеть гибельною славой,
Не жаждеть свчи и войны.
Томимый нъгой сладострастной,
Черкесъ любви минуту ждеть
И такъ, въ раздумъв о прекрасной,
Свою тоску передаеть:

«Близка, близка пора свиданья! Давно кипить и стынеть кровь, И просить върная любовь Награды сладкой за страданья. Гдъ ты? спъши ко мнъ, спъши, Джембе, душа моей души!

«Покойно все въ аулѣ сонномъ, Оставь ревнивыхъ стариковъ: Они узрѣть твоихъ слѣдовъ Не могутъ въ мракѣ благосклонномъ! Гдѣ ты? спѣши ко мнѣ, спѣши, Джембе, душа моей души!

«Звъзда любви роднаго края,
Ты цълый мірь въ моихъ очахъ!
Въ твоей груди, въ твоихъ устахъ
Заключена вся прелесть рая!
Взошла луна... спъши, спыши,
О дъва, жизнь моей души!»

И вдругь, какъ вётеръ тиховёйный, Она явилась передъ нимъ—
И обняла рукой лилейной
Съ восторгомъ пылкимъ и нёмымъ!
И лобызаеть съ нёгой томной,
И шепчетъ: «милый, я твоя!..»
И вздохъ невольный и нескромный

Волнуеть сильно грудь ея... Она его!..

Но что мелькнуло Въ съдой ущелинъ скалы? Что зазвенъло и сверкнуло Среди густой, полночной мглы? Кто блещетъ шашкой обнаженной, Внезапно съ юношей сразясь? Чей слышенъ голосъ разъяренный: «Умри, съ злодъйкой не простясь!...»

Ея отець!.. Отрады ночи Старикъ безсонный не вкусилъ, Онъ подозрительныя очи, Съ преступной дѣвы не сводилъ; Онъ замѣчалъ ея движенья, Ея таинственный побъгъ, И въ первый пылъ ожесточенья Дни обольстителя пресъкъ...

Но гдъ она? какую долю Ей злобный рокъ опредълиль? Ужель на въчную неволю Отецъ жестокій осудиль, И, изнывая въ заточеньв. Добычей гивва и стыда Погибнеть въ жалкомъ погребеньъ Любви виновной красота?.. Что съ ней?.. Увы! воть дикій камень Стоить надъ гробомъ у скалы: Тамъ свътлыхъ дней несчастный пламень Давно погасъ-для въчной тьмы! Въ тотъ самый мигь, какъ другь прекрасный Въ крови къ ногамъ ея упалъ, Последній вздохъ прощальный, страстный, Ствениль въ груди ея кинжалъ!..

# наденькъ.

Смъйся, Наденька, шути! Пей изъ чаши золотой Счастье жизни молодой, Милый ангель во плоти! Быстро волим ручейка
Мчать оторванный цвётокъ:
Видить рёзвый мотылекъ
Листикъ алаго цвётка.
Вьется въ воздухв, летить.
Ближе... воть къ нему прильнуль...
Вётеръ волим колыхнулъ —
И цвётокъ на днё лежить...
Гдё же, гдв же, мотылекъ.
Роза нёжная твоя?
Ахъ, не можетъ для тебя
Возвратить ее потокъ!..
Смёйся, Наденька, шути!
Пей изъ чаши золотой
Счастье жизни молодой.

Было время: какъ и ты, Я глядёль на Божій свёть: Но прошли пятнадцать лёть— Н разсёялись мечты. Хладной бурною рёкой Рой обмановъ пролеталь. И мой духъ окаменталь Поль свинцовою тоской! Гдё ты, радость? гдё ты, кровь? Гдё огонь бывалыхъ дней? Ахъ, изъ памяти моей Истребила ихъ любовь!... Смёйся. Наденька, шути! Пей изъ чаши золотой Счастье жизни молодой.

Милый ангель во плоти!

Будеть время: какъ и я. Ты о прежнемъ воздохнешь, И печально вспомянешь: «Гдё ты. молодость моя?..» Молчалива и одна, Будешь сердце повърять И, унынія полна, Въ тайнъ слезы проливать.

Милый ангель во плоти!

Потемнѣють небеса Въ ясный полдень для тебя; Не узнаешь ты себя— Пролетить твоя краса...

Смъйся-жъ, смъйся и шути! Пей изъ чаши золотой Счастье жизни молодой, Милый ангелъ во плоти!

### ЗВЪЗДА.

Јна взошла, моя звъзда, Моя Венера золотая; Она блестить, какъ молодая Въ уборъ брачномъ красота! Пустынникъ міра безотрадный, Съ ея таинственныхъ лучей Я не свожу моихъ очей Въ тоскъ мучительной и хладной. Моей бездейственной души Не оживляя вдохновеньемъ, Она небеснымъ утвшеньемъ Ее дарить въ ночной тиши. Какой-то силою волшебной Она влечеть меня къ себъ, И, перекорствуя судьбъ, Врачуеть грусть мечтой целебной! Предавшись ей, я вижу вновь Мои потерянные годы, Дни счастья, дружбы и свободы, И помню первую любовь.

### ТАРКИ.

Я быль въ горахъ— Какая радость! Я быль въ Таркахъ— Какая гадость! Скажу не въ смёхъ: Ауль Шамхала Похожъ не мало На русскій хлевъ. Большой и длинный,

Обмазанъ глиной, Нечисть внутри, Нечисть снаружи; Мечети съ три, Ручьи да лужи. Кладбище, ровъ Да рыбный довъ. Духанъ, пять лавокъ И наконепъ. Всему вдобавокъ. Вверху дворецъ Преавантажный И двухъэтажный, Гдв князь Шамхаль Сидить и судить Всвхъ наповалъ. Въ большой папахъ, Въ цвътной рубахъ, Румянъ и дюжъ, Счастливый мужъ По царству ходитъ И юныхъ девъ И въ стыдъ, и въ гиввъ Неръдко вводить.

# 1832—1833. ДРУГУ МОЕМУ

А. П. Лозовскому.

Резцівнный другь счастливых дней, Вина святаго упованья Души измученной моей Подъ игомъ грусти и страданья, Мой візрный другь, мой ніжный брать, По силіз тайнаго влеченья Кого со мной не разлучать Временъ и мість сопротивленья, Кто для меня и быль, и есть Одинъ и все, кому до гроба Не очернять меня ни лесть, Ни зависть черная, ни злоба, Кто овладёль, какъ чародій,

Моимъ умомъ, моею думой, Къмъ снова ожилъ для людей Страдалецъ мрачный и угрюмый,— Безцѣнный другь! прими плоды Моихъ задумчивыхъ мечтаній, Минутной різвости слівды И петь печальныхъ вспоминаній. Ты не найдешь въ моихъ стихахъ Волшебныхъ звуковъ пъснопънья: Они родятся на устахъ Пъвцовъ любви и наслажденья... Уже давно чуждаюсь я Ихъ благодатнаго привъта, Давно въ стихіи шумной света Не вижу радостнаго дня... Пою разсвянный, унылый Въ степяхъ далекой стороны, И пробуждаю надъ могилой Давно утраченные сны... Одну тоску о невозвратномъ, Гонимый лютою судьбой, Въ движеньи грустномъ и пріятномъ Я изливаю предъ тобой! Но ты, понявши тайну друга, Оцвишь сердце выше словъ---И не сменишь моихъ стиховъ Стихами резвыми досуга Другихъ, счастливъйшихъ пъвцовъ.

Криность Грозная. 7-го февраля 1832 года.

#### АКТАШЪ-АУХЪ.

На высоть пустынных скаль, Подъ ризой инеевъ пушистыхъ, Какъ сторожъ пасмурный, стоялъ Дубъ старый, царь дубовъ вытвистыхъ. Сражаясь съ хладомъ облаковъ, Встрычая гордо лучъ денницы, Одинъ, далеко отъ дубровъ, Служилъ онъ кровомъ хищной птицы. Молніеносный ураганъ Сверкнулъ въ лазуревой пучинъ—И разлетьлся великанъ,

Какъ прахъ, по каменной твердынь. Въ вертепахъ дикой стороны, Для чужеземца безотрадной, Гивздились буйные сыны Войны и воли кровожадной; Долины мира возмущаль Бреговъ Акташа дютый житель: Коварный геній охраняль Его преступную обитель. Но гдъ ты, сонъ минувшихъ дней? -Тебя смънила жажда мщенья, И сильный вождь богатырей Разсвяль сонмъ злоумышленья! Акташа нътъ! Пробилъ конецъ Везумству жалкаго народа, И не спасли тебя, бытлецъ, Твои кинжалы и природа! Гдв блещеть солнце, гдв заря Едва мелькаеть за горами,— Предстанеть всюду предъ врагами Герой полночнаго царя.

### ЦЫГАНКА.

то идетъ передъ толпою По широкой плошади. Съ загорилой красотою На щекахъ и на груди? Подъ разодраннымъ покровомъ, Проницательна, черна-Кто въ величіи суровомъ Эта ливная жена? Вьются доконы небрежно По нагимъ ея плечамъ, Искры наглости мятежно Разбъжались по очамъ; И, страшный ударовъ свчи, Какъ гремучая ръка, Льются сладостныя рычи У безстыдной съ языка. Узнаю тебя, вакханка Незабвенной старины: Ты-коварная цыганка,

Дочь свободы и весны! Подъ узлами бъдной шали Ты не скроещь оть меня Ненавистницу печали, Друга радостнаго дня! Ты знакома вдохновенью Поэтической мечты, Ты дарила наслажденью Африканскіе цвёты. Ахъ, я помню... Но ужасно Вспоминать лукавый сонъ: Фараонка, не напрасно Тяготить мив душу онъ! Пронеслась съ годами сила, Я увяль,--и на-яву Мив рука твоя вручила Приворотную траву...

### ЛУННЫЙ СВЪТЪ.

(Изъ Виктора Гюго).

Въ водахъ полусонныхъ играла луна. Гаремъ освежило дыханье свободы; На ясное небо, на свътлыя воды Султанша въ раздумъв глядить изъ окна; Внезапно гитара въ рукъ замерла: Какъ будто протяжный и жалобный ропотъ Раздался надъ моремъ... Не конскій ли топоть? Не шумъ ли глухой удалаго весла? Не птица ли ночи широкимъ крыломъ Разсвила зыбучей водны половину? Не духъ ли лукавый морскую пучину Тревожить, безсонный, въ поков ночномъ? Кто нагло смется надъ робостью женъ? Кто море волнуеть?.. Не демонъ лукавый, Не тяжкія весла ладын величавой, Не птица ночная!.. Откуда же онъ-Откуда протяжный и жалобный стонъ? Воть грозный мешокъ!.. Голубая волна Въ немъ члены живые и топить, и носить, И будто пощады у варваровъ проситъ... Въ водахъ полусонныхъ играла луна.

#### ПРИЗВАНІЕ.

Въ душв горитъ огонь любви, Я жажду наслажденья; О, милый мой, дови, дови Минуту заблужденья! Явись ко мив-явись, какъ духъ Нежданый, безпощадный, Пока томится, ноеть духъ Въ надеждъ безотрадной, Пока играеть на челъ Румянецъ прихотливый, И вижу я въ туманной мглъ Звъзду любви счастливой! Я жду тебя--я вся твоя, Покрой меня лобзаньемъ. и полно жить, ---и тихо я Сольюсь съ твоимъ дыханьемъ! Въ душъ горитъ огонь любви,

Я жажду наслажденья,— О, милый мой, лови, лови Минуту заблужденья!

### 0 K H O.

Тамъ, надъ быстрою рѣкой, Есть волшебное окно; Вѣлоснѣжною рукой Открывается оно. Груди полныя дрожать Изъ-подъ тѣни полотна; Очи свѣтлыя блестятъ Изъ волшебнаго окна...

И, склонясь на локотокъ,
Подъ весенній вечерокъ,
Миловидна, хороша,
Смотритъ дъвица-душа.
Улыбнется—и природа расцвътетъ,
И пріятнъй соловей въ саду поетъ,
И надъ ручкою лилейной
Вьется вътеръ тиховъйный,

И порхаеть, И летаеть

Съ сладострастною мечтой Надъ дъвицей молодой.

Но лишь только опускаеть раскрасавица окно,—Все надъ Терекомъ суровымъ и мертво, и холодно.

Улыбнись, душа-дъвица, Улыбнись, моя любовь, И вечерняя зарница Освътить природу вновь! Нъть! жестокая не слышить Робкой жалобы моей, И въ груди ея не пышеть Пламень нъги и страстей.

Будеть время, равнодушная краса: Разнесется оть печали свытлорусая коса!

Сердце пылкое, живое
Загрустить во тьм'в ночной,
И страданіе чужое
Ознакомится съ тобой;
И откроешь ты ревниво
Потаенное окно,
Но любви нетерп'аливой
Не дождется ужъ оно!

## АХАЛУКЪ.

**А**халукъ мой, ахалукъ, Ахалукъ демикотонный, Ты-работа ивжныхъ рукъ Азіатки благосклонной! Ты родился подъ иглой Отагинки чернобровой, Послѣ робости суровой И любви во тьмъ ночной. Ты не пышной пестротою, Цветомъ гордыхъ, Узденей, Но смиренной простотою-Цветомъ северныхъ ночей Милъ для сердца и очей.... Черенъ ты, какъ локонъ длинный У цыганки кочевой; Мраченъ ты, какъ духъ пустынный---Сторожъ урны гробовой;

И серебряной тесьмою, Какъ волнистою струею Лагестанскаго ручья, Обвились твои края. Никогда игра алмаза У Могола на чалмъ, Никогда луна во тьмъ, Ни чело твое, о База,— Это блъдное чело. Это чистое стекло, Споря въ живости съ опаломъ Подъ ревнивымъ покрываломъ,---Не сіяли такъ свътло. Ахъ, серебряная змейка. Ненаглядная струя— Это ты, моя злодвика; Ахалукъ суровый — я!

#### 1884.

### НЕГОДОВАНІЕ.

дѣ ты, время невозвратное Незабвенной старины? Гдъ ты, солнце благодатное Золотой моей весны? Какъ видъніе прекрасное, Въ блескъ радужныхъ лучей, Ты мелькнуло, самовластное-И сокрыдось отъ очей! Ты не свътишь мив попрежнему. Не горишь въ моей груди-Преданъ року неизбъжному Я на жизненномъ пути. Тучи мрачныя, громовыя Надъ главой моей висять: Предвъщанія суровыя Духъ унылый тяготять. Какъ я много драгоцѣннаго Въ этой жизни погубилъ! Какъ я идола презръннаго-Жалкій міръ боготвориль! Съ силой дивной и кичливою Добровольнаго бойца

И съ любовію ревнивою Изступленнаго жреца Я служилъ ему торжественно, Безъ раскаянья страдаль, И разсудка лучъ божественный На безумство промвняль! Какъ преступникъ, лишь окованный Правосудною рукой, Грозенъ умъ. разочарованный Свътомъ истины нагой! Что же?.. Страсти ненасытныя Я таилъ среди огня, И друзья—злодви скрытные Злобно предали меня! Подъ эгидою ласкательства. Подъ дичиною любви. Роковой кинжаль предательства Потонуль въ моей крови! Грустно видъть бездну черную Послѣ неба и цвѣтовъ, Но грустиве жизнь позорную Убивать среди рабовъ, И, попранному обидою, Видъть въчно за собой, Съ неотступной Немезидою Безответственный разбой! Гдв-жь вы, громы истребители, Что жь вы кроетесь во мглв, Между темъ какъ притеснители-Властелины на землв! Люди, люди развращенные-То рабы, то палачи---Бросьте, злобой изощренные, Ваши копья и мечи! Не тревожьте сталь холодную — Лютой ярости кумиръ! Вашу внутренность голодную Не насытить цёлый міръ! Ваши зубы кровожадные Блещуть лезвіемъ косы-Такъ грызитесь, плотоядные, До последняго, какъ псы!..

#### BAE-BAE TEX-BAE.

By tennic reports normals.

Hard normals emissions.
By emission in horyean.
Before makers we are now hory
Before makers we are now
Before makers we are now
Before makers we are
Before makers
Before makers
Before makers
Before makers
Harden makers
Harden

«La yene me en, yen. Miù xipolità nolliera! Vioxieta resa disma. O, northinà copsanera! Ban-sandire-san!

«Ужь и есть ди гдв такля Сколкрыдый голубокъ. Ненаглядный, доргога. Какъ мой миленькій сынокъ? Баю-баюшки-баю!...

«Во зеленомъ во саду Красно вишенье растеть: По широкому пруду Бълми селезень плыветь... Баю-баюшки-баю!

«Словно вишенье румянь, Словно селезень онъ бъль... Да усин же ты, буянъ! Не кричи же ты, постръль! Баю-бающин-баю!

«Я на золоть кормить Буду сына моего: Я достану, такъ и быть, Царь-дъвнцу для него! Баю-баюшки-баю! «Будеть важный человікь, Будеть сынь мой генераль! Ну, заснуль... хоть бы на-вікь! Побери его проваль! Баю-бающки-баю!..»

Свёть потухъ надъ генераломъ; Чернобровка покрываломъ Обвернула колыбель—
И ложится на постель...
Въ темной горницъ молчанье; Только тихое лобзанье И неясныя слова Были слышны раза два...
Послъ, тънью боязливой, Кто-то, чудилося мнъ, Осторожно и счастливо, При мерцающей лунъ, Пробирался по стънъ...

# тайный голосъ.

(БОЖІЙ СУДЪ).

Есть духи зла—неистовыя чада Благословеннаго Отца; Удълъ ихъ—грусть, отчаянье—отрада, А жизнь—мученье безъ конца.

Въ великій часъ рожденія вселенной, Когда извлекъ Всевышній Персть, Изъ тьмы в'вковъ, эсиръ одушевленный Для хора солнцевъ, лунъ и зв'яздъ;

Когда Творецъ торжественное слово, Въ премудрой благости, изрекъ: «Да будетъ прахъ величія основой!» И всталъ изъ праха человъкъ, —

Тогда Ему, свётлы, необозримы, Хвалу воспёли небеса, И юный міръ, какъ сынъ его любимый, Былъ весь — волшебная краса...

И ярче зв'вздъ и солнца золотаго Какъ Іорданскія струи, Вокругъ Его, Властителя Святаго, Вились архангеловъ рои. И пышный сонмъ небесныхъ легіоновъ Былъ ясенъ, святъ передъ Творцомъ, И на скрижаль Божественныхъ законовъ Взиралъ съ трепещущимъ челомъ.

Но чистый огнь невинности покорной Въ сынахъ безсмертія потухъ— И грозно палъ, съ гордынею упорной, Высокій умъ, высокій духъ.

Свершился судъ!.. Могучая десница Подъяла молнію и громъ—
И пожрала подземная темница Богоотверженный Содомъ!..

И плачь, и стонь, и вопль ожесточенья Убили прелесть бытія, И отказаль въ надеждѣ примиренья Ему правдивый Судія.

Съ твхъ поръ враги прекраснаго созданья Таятся горестно во мглв, И мучить ихъ, и жжеть безъ состраданья Печать проклятья на челв.

Напрасно ждутъ преступные свободы: Они противны небесамъ, — Не долетить въ объятія природы Ихъ недостойный виміамъ!

Село Ильинское. 8-го іюля 1884 года.

#### КЪ СВОЕМУ ПОРТРЕТУ.

Судьба меня въ младенчествъ убила;
Не зналъ я жизни тридцать лють,
Но ваша кисть мнъ вдругъ проговорила:
«Возстань изъ тьмы, живи, поэть!»
И расцвъла холодная могила,
И я опять увидълъ свъть...

# Е. И. БИБИКОВОЙ.

Зачёмъ хотите вы лишить Меня единственной отрады — Душой и сердцемъ вашимъ быть Безъ незаслуженной награды?

Вы наградили всёмъ меня—
Улыбкой, лаской и привётомъ,
И если я ничто предъ цёлымъ свётомъ,
То съ этихъ поръ— я дорогъ для себя.
Я не забуду васъ въ глуши далекой,
Я не забуду васъ въ мятежной суеть;
Гдё-бъ ни былъ я, вездё съ тоской глубокой
Я буду помнить васъ— вездё!..

#### ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА.

О грустно мив! Вся жизнь моя — гроза! Наскучиль я обителью земною! Зачвмъ же вы горите предо мною, Какъ райскіе лучи предъ сатаною, Вы — черные, волшебные глаза?

Увы! давно, печаленъ, равнодушенъ, Я привыкалъ къ лихой моей судьбѣ; Неистовый, безжалостный къ себѣ, Презрѣлъ ее въ отчаянной борьбѣ, И гордо былъ несчастію послушенъ!

Старинный рабъ мучительныхъ страстей, Я испыталъ ихъ бремя роковое; И буйный духъ, и сердце огневое Давно смирилъ въ обманчивомъ покоъ, Какъ лютый врагь покоя и людей!

Въ моей тоскъ, въ неволъ безотрадной, Я не страдалъ какъ робкая жена; Меня несла противная волна, Несла на смерть — и гибель не страшна Казалась мнъ въ пучинъ безпощадной.

И мракъ небесь, и громъ, и черный валъ Любилъ встрвчать я съ думою суровой, И свисту бурь, подъ молніей багровой, Внимать, какъ мужъ отважный и готовый Испить до дна губительный фіалъ.

И, погруженъ въ преступныя сомивнья О цвли бытія, судьбу кляня, Я трепеталь, чтобъ истина меня, Какъ яркій лучъ, внезапно освия, Не извлекла изъ тьмы ожесточенья.

Мих страшень быль великій переходь Оть держихь дукь до свъта Провиданыя; Я избагать невиннаго творенья. Которое-бъ могло, изъ сожаланья. Моей душа дать выспренній полеть.

И вдругь оно, какъ ангель благодатный...
О. иётъ! какъ духъ карафийй и злой...
Свътлъе дня, явилось предо иной.
Съ ульбеой р.зъ. пылающихъ весной
На муравъ долины ароматной!

Явилсъ... все исчезто для меня: Я позабыть въ мучительной невзгодъ Мою любовь и ненависть въ природъ. Безумний пыль въ утраченной свободъ. И все, чтиъ жилъ дышалъ доселъ я...

Въ еа очахъ, адмазныхъ и приветныхъ, Увидълъ я, съ невольнымъ горжествомъ Земной эдемъ!.. Какъ будто существомъ Другихъ міровъ—какъ будто божествомъ Исполненъ былъ въ мечтаніяхъ заветныхъ.

И діва-рай, и діва-красота Лила мий въ грудь невыразнимиъ взоромъ Невинную любовь, съ тапиственнымъ укоромъ, И піла въ ней душа небеснымъ хоромъ; «Люби меня... и въ очи, и въ уста

Лобзай меня, півень осиротільй, Какъ мотылекъ лилею поутру!
Люби меня, какъ милую сестру.
И снова я и къ небу, и къ добру
Направлю твой разсудокъ омертвільй!>

И этоть звукь разгаданных речей, И эта песнь души ея прекрасной, Въ восторге чувствь и неги сладострастной, Гремели въ ней — волшебнице опасной, Сверкали въ зеркале ея очей!...

Напрасно я мой геній горделивый, Мой злобный рокъ на помощь призываль: Со мною онъ какъ другь изнемогаль, Какъ слабый врагь предъ мощнымъ трепеталь— И я въ прияхъ предъ дрвою стыдливой!

Въ ціляхъ!.. Творець!.. безсильное дитя

Играетъ мной по волѣ безотчетной, Казнитъ меня съ улыбкой беззаботной,— И я, какъ рабъ, влачусь за нимъ охотно, Всю жизнь мою страданью посвятя!..

Но кто она, прелестное созданье? Кому любви, безпечной и живой, Приносить даръ, быть-можеть роковой? Увы! гді: тоть, кто дізы молодой Вопьеть въ себя невинное дыханье?...

Гроза и громъ!.. Ужель мои уста Произнесуть убійственное слово? Ужели все въ подсолнечной готово Лишить меня прекраснаго земнаго?.. Такъ! я лишенъ, лишенъ— и навсегда!..

Кто видівль тернъ колючій и безплодный— И рядомъ съ нимъ роскошный виноградъ? Когда-жъ и гді равно ихъ оцінять И на одной гряді соединять? Цвітеть ли мирть въ Лапландіи холодной?..

Воть жребій мой! Благія небеса! Быть-можеть, я достоинъ наказанья; Но я—съ душой... могу ли безъ роптанья Сносить мои жестокія етраданья? Забуду-ль васъ, о, черные глаза!

Забуду-ль тѣ безцѣнныя мгновенья, Когда съ тобой, какъ другь, наединѣ, Какъ нѣжный другь, при солнцѣ и лунѣ Я заводилъ бесѣды въ тишинѣ, И изнывалъ въ тоскѣ, безъ утѣшенья!

Когда между развалинъ и гробовъ Блуждали мы съ унылыми мечтами, И въчный сонъ надъ мирными крестами, И смерть и жизнь летали передъ нами, И я искалъ покоя мертвецовъ,—

Тогда одной разсвянною думой Питали мы знакомыя сердца... О, какъ близка могила отъ вънца! И что любовь?—не прахъ ли мертвеца?.. И я склонялъ къ могиламъ взоръ угрюмый.

И ты, бліздна, съ потупленной главой, Сліздила ходъ мой, быстрый и неровный; Ты шла за мной подъ тѣнію дубровной, Была со мной... и я нашъ міръ духовный Не промѣнялъ на счастливый земной!...

И сколько разъ надъ нѣжной Элоизой Я находилъ прекрасную въ слезахъ, Иль, затая дыханье на устахъ, Во тьмъ ночей стерегь ее въ волнахъ, Гдъ иногда, подъ сумрачною ризой,

Бѣла, какъ снѣгъ, волшебныя красы Она струямъ зеркальнымъ предавала, И между тѣмъ стыдливо обнажала И грудь, и станъ, и вѣтромъ развѣвало И флеръ ея, и черные власы...

Смертельный ядъ любви неотразимой Меня терзалъ и медленно губилъ; Мив снова міръ, какъ прежде, опостылъ... Быть-можетъ... Нетъ, мой часъ уже пробилъ, Ужасный часъ, ничемъ неотвратимый!

Зачёмъ гиввить безумно небеса? Ея ужъ нёть!..Она цвётеть и нынё... Но гдё?.. для чьей цвётеть она гордыни? Чей онміамъ курится для богини?.. Скажите мнё, о, черные глаза!

# ГРУСТЬ.

На пиру у жизни шумной, Въ царствъ юной красоты, Рваль я съ жадностью безумной Благовонные цвёты. Много чувства, много жизни Я роскошно потерялъ — И душевной укоризны, Можеть-быть, не избѣжаль. Отчего-жъ не съ сожалвныемъ, Отчего — скажите мнв — Но съ невольнымъ восхищеньемъ Вспомниль я о старинь? Отчего же локонъ черный, Этоть локонъ смоляной, День и ночь, какъ духъ упорный, Все мелькаеть предо мной?

Отчего, какъ въ полдень ясный Голубыя небеса. Мив таинственно прекрасны Эти черные глаза? Почему же голосъ сладкій, Этоть голось неземной, Льется въ душу мив украдкой Гармонической волной? Что тревожить духъ унылый, Манить къ счастію меня? Ахъ, не вспыхнеть надъ могилой Искра прежняго огня! Отлетвли заблужденій Невозвратные рои — И я мертвъ для наслажденій, И угасъ я для любви! Сердце ищеть, сердце просить Послъ бури угодка; Но мольбы его разносить Безпощадная тоска!

# 1835—1837. ЭНДИМІОНЪ.

ы спаль, о юноша, ты спаль, Когда она, богиня скалъ, Лесовъ и неги молчаливой, Томясь любовью боязливой, Къ тебъ, прекрасна и свътла, Съ Олимпа мрачнаго сощла; Когда одна, никъмъ не зрима, Тиха, безмолвна, недвижима, Она стояла предъ тобой, Какъ цвътъ надъ урной гробовой; Когда, безъ тайнаго укора, Она внимательнаго взора Съ тебя, какъ съ чистаго стекла, Свести, красавецъ, не могла -И сладость робкихъ ожиданій И пламень девственныхъ желаній Дышали жизнью бытія Въ груди трепещущей ея! Ты спаль... но страстное добзанье

Прервало сна очарованье: Ты очи черныя открыль-И юный, смелый, полный силь, Подъ твнью миртоваго леса, Предъ юной дшерію Зевеса Склонилъ колвно и чело!.. Счастливый юноша! свътло. Ръдъеть ночь, альеть небо! Смотри: предшественница Феба Открыла розовымъ перстомъ Врата на сводъ голубомъ! Смотри!.. Но бледная Діана, Въ прозрачномъ облакъ тумана. Безъ лучезарнаго вънца. Уже спышить въ чертогь отца, И снова ждеть, въ тоскъ ревнивой, Покрова ночи молчаливой!

## БЪЛАЯ НОЧЬ.

I.

Удесный видъ, волшебная краса! Вёлы, какъ день, земля и небеса! Вдали, кругомъ, холодная, нѣмая — Вездѣ одна равнина снѣговая, Вездѣ одинъ безбрежный океанъ, Окованный зимою великанъ! Все ночь и блескъ! Ни облака, ни тучи Не пронесеть по небу вихрь летучій, Не потемнить воздушнаго стекла: Природа спитъ, уныла и свѣтла... Чудесный видъ, волшебная краса! Бѣлы, какъ день, земля и небеса!

II.

Великій градъ на берегахъ Неглинной, Святая Русь подъ мантіей старинной, Москва — пріютъ радушной доброты — Тревогой дня утомлена и ты! Покой и миръ на улицахъ столицы; Еще кой-гдѣ мелькаютъ колесницы; Во весь опоръ безъ милости гоня, Извозчикъ бъетъ еще кой-гдѣ коня;

На пустыряхъ и крикъ, и разговоры, И между тъмъ безсонные дозоры... Чудесный видъ, волшебная краса! Вълы, какъ день, земля и небеса!

#### III.

Зачёмъ же ты, невинное дитя,
Такъ рёзво день минувшій проведя
Между подругь примёрно благонравныхъ,
Теперь одна въ мечтаньяхъ своенравныхъ
Проводишь ночь печально у окна?
Но что я? Нётъ, ты, вижу, не одна:
Мнё зоркій глазъ, мнё свёть твоей лампады
Не измёнять! Ахъ, ахъ, твои наряды
Упали съ плечъ, дитя мое Адель!..

Чудесный видь, волшео́ная краса! Вълы, какъ день, земля и небеса!

## Пъсня.

Долго-ль будеть вамъ безъ умолку идти, Проливные, безотрадные дожди? Долго-ль будеть вамъ увлаживать поля? Осушится-ль скоро мать-сыра земля, Тихій вътеръ свъжій воздухъ растворить, И въ дубровъ соловей заголосить, И придеть ко мнъ, мила и хороша, Юный другъ мой, красна-дъвица душа?

Соловей мой, соловей,
Ты оть бури и дождей,
Ты оть пасмурныхь небесъ
Улетвль въ дремучій лѣсь!
Ты не свищешь, не поешь—
Солнца яснаго ты ждешь!
Дѣва, дѣвица моя,
Ты оть бури и дождя,
И печальна, и грустна,
Въ терему схоронена!
Къ другу милому нейдешь—
Солнца яснаго ты ждешь!

Перестаньте же безъ умолку идти, Проливные, безотрадные дожди! Дайте ведру, дайте солнцу проглянуть! Дайте сердцу посл'в горя отдохнуть! Пусть, какъ прежде, и прекрасна, и пышна, Воцарится благотворная весна, Разольется въ звонкой п'ьсн'в соловей, — И я снова, сладострастн'ый и звучн'ый, Расцылую очи д'ввицы моей!

## на память о себъ.

Враждуя съ вътреной судьбой, Всегда я вътреностью боленъ, И своенравно недоволенъ Никъмъ, —а болъе собой. Никъмъ—за то, что чернымъ ядомъ Сердца людей напоены; Собой—за то, что въчнымъ адомъ Душа и грудь моя полны. Но есть пріятныя мгновенья!.. Я испыталь ихъ между васъ, И, върьте, съ чувствомъ сожальнья Я вспомяну о нихъ не разъ.

# ПРОЩАНІЕ.

(Посвящается Л. А. Якубовичу).

И такъ, прощайте! Скоро, скоро Переселюсь я, наконець, Въ страну такую, изъ которой Не возвратился мой отецъ! Не жду оть вась ни сожальныя, Не жду ни слезъ, мои друзья! Враги мои—увъренъ я— Вы тоже съ чувствомъ умиленья Во гробъ уложите меня!— Удълъ весьма обыкновенный!.. Когда же, въ очередь свою, И вамъ придется непремвино Сойти въ Харонову ладью, Чтобъ отыскать въ рвкв забвенья Свои несчастныя творенья,— То върьте, милые, и васъ Проводять съ смъхомъ въ добрый часъ! Когда сыграль на сценъ міра

Пустую роль свою актерь. Тогла съ народнаго кумира Долой мишурная порфира---И свисть безумцу приговоръ!.. Бользнью тяжкой изнуренныхъ Я видълъ много разныхъ лицъ: Съдыхъ ханжей, съдыхъ дъвицъ, Мужей и мудрыхъ, и почтенныхъ-Увы, грвховнаго плода Они вкушали неизбъжно. И отходили безмятежно. Никто не въдаетъ куда! Холодный зритель улыбался: Лукавый родственникъ смъядся; Сатира колкимъ языкомъ О нихъ минуты двѣ судила,— Потомъ холодная могила Навъкъ безчувственнымъ пескомъ Ихъ трупы хладные прикрыла!..

Скажите-жь мнв въ последній разъ, Непостижимыя созданья!
Куда изъ круга мірозданья—
Куда вы кроетесь отъ насъ?
Кто этоть міръ безъ сожаленья
Покинуть можеть навсегда?
Не тоть-ли, кто безъ заблужденья,
Какъ неподвижная звёзда
Среди воздушнаго волненья,
Привыкъ умомъ своимъ владёть,
И, сынъ безсмертія и праха,
Безъ суевёрія и страха
Умёсть жить и умереть!..

Москва, 25 ноября 1885 г.

#### OT YASHIE.

О, дайте мив кинжаль и ядь, Мои друзья, мои злодви! Я поняль, поняль жизни адь, Мив сердце высосали змви! Смотрю на жизнь какъ на позорь—Пора разстаться съ своенравной И произнесть ей приговоръ

Последній, страшный и безславный! Что въ ней?.. Зачемъ я на земле Влачу убійственное бремя?.. Скорви во прахъ!.. Въ холодной мглъ Покойно спить земное племя: Ничто печальной тишины Костей изсохиихъ не тревожить, И черепъ мертвой головы Одинъ лишь червь могильный гложеть. Безумство страсти и тоска, Любовь, отчаянье, надежды, И все, чъмъ славились въка. Чёмъ жили геніи, невъжды.—-Все праху, все заплатить дань, До той поры, пока природа, Въ слухъ уничтоженнаго рода, Речеть торжественно: «возстань!..»

## КЪ МОЕМУ ГЕНІЮ.

Ужель, мой геній быстролетный, Ужель и ты мнв измвниль, И думой черной, безотчетной, Какъ тучей, сердце омрачиль? Погасла яркая лампада— Заветный спутникъ прежнихъ летъ, Моя последняя отрада Подъ свистомъ бурь, на моръ бъдъ! **Давно челнокъ мой одинокій** Скользить по яростной волив, И я не вижу въ тьмв глубокой Звізды привітной въ вышині; Давно могучій в'єтеръ носить Меня вдали отъ береговъ; Давно душа покоя просить У благодътельныхъ боговъ... Казалось, теплыя молитвы Уже достигли къ небесамъ, И я, какъ жрецъ на полъ битвы, Куриль мой свётлый виміамъ; И благодътельное слово Въ устахъ правдиваго судьи, Казалось, было ужъ готово

Изречь: «воскресни и живи!» Я оживаль... Но ты, мой геній, Исчезь, забыль меня—и я Теперь одинь въ ціли твореній Пью грустно воздухь бытія... Темнічеть ночь, гроза бушуєть, Несется быстро мой челнокь— Душа кипить, душа тоскуєть, И, мнится, снова торжествуєть Надъ біднымъ плавателемъ рокъ. Явись же, геній прихотливый! Явись опять передо мной—И проведи меня счастливо Къ странь знакомой съ тишиной!...

# на смерть пушкина.

И поэтическія віжды
Сомкнула грозная стріла—
Тогда, какъ світлыя надежды
Вились вокругь его чела;
Когда рука его сулила
Намъ тьму надеждь—тогда сразила
Его судьба...

# УЗНИКЪ.

За рышеткою, въ четырехъ стынахъ, Думу мрачную и любимую Вспомнилъ молодецъ, и въ такихъ словахъ Выражалъ онъ грусть нестерпимую:

«Охъ ты, жизнь моя молодецкая! Отъ меня-ли, жизнь, убъгаешь ты, Какъ бъжить волна москворъцкая Отъ широкихъ стънъ каменной Москвы!

«Для кого же, недоброхотная, Противъ воли я часто ратовалъ, Иль, красавица беззаботная, День обманчивый тебя радовалъ?

«Кто видаль, когда на лихомъ конъ Проносился я степью знойною? Какъ сдружился я, при съдой лунъ, Съ смертью раннею, безпокойною?

«Какъ таниственно заговаривалъ Пулю върную и метелицу, И приласкиваль и умаливаль Ненаглядную красну-дъвицу?

«Штофы, бархаты, ткани цвётныя Саблей острою ей отмёриваль. И заморскія вина свётлыя Въ чашахъ недруговъ послё пёниваль?

«Знали всё меня—зналь и старь, и младь, И широкій доль, и дремучій лёсь... А теперь на мнё кандалы гремять, Вмёсто пёсень я слышу звукь желёзь...

«Воля-волюшка драгоцівнная! Появись ты мий несчастливому, Благотворная, обновленная— Не отдай судьй справедливому!..»

Такъ онъ, молодецъ, въ четырехъ ствнахъ, Стражв передалъ мысль любимую; Излилась она, замерла въ устахъ— И кто понялъ грусть нестерпимую?..

## пъсня.

Разлюби меня, покинь меня, Доля-долюшка желъзная! Опротивъла мнъ жизнь моя, Молодая, безполезная!

Не припомню я счастливыхъ дней— Не знавалъ я ихъ съ младенчества! Для измученной души моей Нътъ въ подсолнечной отечества!

Слышалъ я, что будто Божій світъ Я увиділь съ тихимъ ропотомъ; И потомъ житейскихъ бурь и біздъ Не избізгнуль съ горькимъ опытомъ.

Рано, рано ознакомился Я на моръ съ непогодою; Поздно, поздно приготовился Въ бой отчаянный съ невзгодою!

Закатилася зв'взда моя, Та-ли мрачная, туманная, Что сл'вдила завсегда меня, Какъ нев'вста нежеланная! Не ласкала, не лел'вяла,

Какъ дюбовница завътная,—

Только холодомъ обвѣнла, Какъ измѣнница всесвѣтная!

#### TOCKA.

Бывають минуты душевной тоски, Минуты ужасныхъ мученій... Тогда мы злодви, тогда мы враги Себъ и мильонамъ твореній. Тогда въ безконечной пепи бытія Не видимъ мы пѣли высокой---Повсюду встръчаемъ несчастное «я», Какъ жертву надъ бездной глубокой; Тогда, безотрадно блуждая во тьмв, Хранимъ мы одно впечатлънье, Одно ненавистное—холодъ къ землв И горькое къ жизни презрвные. Блестящее солнце въ огнистыхъ лучахъ И неба роскошнаго своды Теряють въ то время сіянье въ очахъ Несчастнаго сына природы. Тоска роковая—убійца тоска Надъ нимъ тягответъ, какъ мраморъ могилы, И губить холодная смерти рука Души изнуренныя силы. Но зачемъ же вы убиты,

Силы мощныя души?
Или были вы сокрыты
Для бездъйствія въ тиши?
Или не было вамъ воли
Въ этой пламенной груди,
Какъ въ широкомъ чистомъ полъ,
Пышнымъ цвътомъ расцвъсти?

# ГРЪШНИЦА.

И говорять Ему: «она Была въ гръхъ уличена На самомъ мъстъ преступленья; А по закону, мы ее Должны казнить безъ сожалънья: Скажи намъ мнъне свое».

II на лукавое воззванье Храня глубокое молчанье, Онъ ивчто-грустенъ и унылъ-Перстомъ Божественнымъ чертилъ, И наконенъ сказалъ народу: «Даю вамъ полную свободу Исполнить праотцевъ законъ; Но гдв тотъ праведный, гдв онъ. Который первый на блудницу Подниметь тяжкую десницу?» И вновь писаль Онъ на земль... Тогда, съ печатью понощенья На обезславленномъ челъ, Сокрылись дъти ухищренья— И предъ лицомъ Его одна Стояла гръшная жена. И Онъ, съ удыбкой благотворной. Сказаль: «покинь твою боязнь! Гль твой синедріонъ упорный? Кто осудиль тебя на казнь?» Она въ ответъ:--никто, Учитель!---«И такъ, и Я твоей души Не осужу», сказалъ Спаситель, «Иди въ свой домъ, и не гръщи!»

## 1838.

# 4 A X O T K A \*).

(А. П. Лозовскому).

Воть тебь, Александрь, живал картина моего настоящаго положенія:

Но горе мив: сь другой находкой Я ознакомился—съ чахоткой, И въ ней, какъ кажется, сгнію! Тяжелой мраморною плитой, Со всей анавемскою свитой— Удушьемъ, кашлемъ—какъ змѣя, Впилась, проклятая, въ меня; Лежитъ на сердцѣ, мучитъ, гложетъ Поэта въ мрачной тишинѣ,

<sup>\*)</sup> Стихотвореніе написано Полежаевымъ за нъсколько дней до смерти.

И злымъ предчувствіемъ тревожить Его въ бреду и въ тяжкомъ снъ. Ужель, ужель-онъ мыслить грустно-Я подвигь жизни совершиль. И юныхъ дней фіаль безвкусный, Но долго намятный, разбилъ! Лавно-ли я, въ оргіяхъ шумныхъ, Ничтожность міра забываль И въ кликахъ радости безумныхъ Безумство счастьемъ называль? Тогла, вдали отъ глазъ невъжды Или фанатика глупца, Я сердцу милыя надежды Питалъ съ улыбкой мудреца, — И счастливъ былъ!.. Самозабвенье Таилось въ бездив пустоты...

Съ уничтожениемъ разсунка, Въ нелепомъ вихре бытія, Законовъ мозга и желудка Не различалъ во мракъ я! Я спаль душой изнеможенной, Никто мив бъдъ не предрекалъ, И самъ-какъ рабъ, ума лишенный-Точилъ на грудь свою кинжалъ. Потомъ проснулся... но ужъ поздно: Заря по тучамъ разлилась— Завъса будущности грозной Передо мной разодралась... И что-жъ? Чахотка роковая Въ глаза мив пристально глядитъ И, бледный ликъ свой искажая, Мив, слышу, хрипло говорить: «Мой милый другь, бутыльнымъ звономъ Ты зваль давно меня къ себъ; И такъ, являюсь я съ поклономъ-Дай уголокъ твоей рабь! Мы заживемъ, повърь, не скучно: Ты будешь кашлять и стонать, А я всегда и безотлучно Тебя готова утѣшать...» Январь 1838 г.

# II. ЭРПЕЛИ.

(1830).

(Воннамъ Кавказа).

Evil be to him that evil thinks.

I.

Едва подъ Грозною \*) возникъ Эеирный городь изъ палатокъ, II раздался привѣтный крикъ Учтивыхъ егерскихъ солдатокъ: «Воть булки, булки, господа!» И, чистя ружья на просторъ, Богатыри, забывши горе, Къ нимъ набъжали какъ вода; Елва иные на форштадтъ Найти успъли земляковъ И за бесътою о свать Иль о семействъ кумовьевъ, Въ сердечномъ русскомъ восхищень в И обоюдномъ поздравленьъ, Вкусили счастіе сполна За квартой краснаго вина; Едва зацарствовала дружба,— Какъ вдругъ-о. тягостная служба! -Приказь по лагерю идеть: Сейчась готовиться въ походъ. Какъ вражья пуля, пролетьла Сія убійственная в'єсть, И съ трню ситрно запіляття На мигь воинственная честь. «Увы!» тверінів лінь солівтамь. «И отдохнуть вамъ не дано; Вамъ, точно грешникамъ проклятымъ, Всегда быть въ мукъ суждено! Тавно-ле авились изъ похода---И снова, батюшки, въ походъ; Начальство только для народа Смышляеть труль да переводь.

<sup>\*)</sup> Брепость. А. П.

Пожить бы вамъ, хотя немного, Подъ Грозной криностью, друзья! **Нътъ.** нътъ у Розена ни Бога. Пи милосердья, ни меня! Пойдете вы шататься въ горы; Чеченцы, бестім и воры, Уморять вась безь сухарей; Спросите здёшнихъ егерей!..» — Молчать, негодная розиня!— Въ отвъть презрительно ей честь: — Я-сердца русскаго богиня И подавлю пятою десть. Ужель вы, братцы, изъ отчизны Сюда спешили для того, Чтобъ послъ слышать укоризны Оть сослуживца своего: «Они-де тамъ не воевали, А только спали на печи,

Ла въ селахъ вли калачи! (Не воевали мы, безспорно — Есть время спать и воевать.) Вамъ быль знакомъ лишь ветеръ горный, Теперь пора и горы знать; Вы прини годъ здрсь фии дули, Арбузы, тернъ и виноградъ; Теперь-прошу-отвъдай пули, Кто духомъ истинный солдаты! Винить начальство грахъ и глупо: Оно, ей-ей, умире насъ, И безъ причины вместо супа Въ котлы не льетъ гусиный квасъ. Идите въ горы, будьте рады, Пора патроны разстрелять, За храбрость лестныя награды Сочтуть за долгь вамъ воздавать; А егерямъ прошу не върить, Хоть лень сослалась на ихъ гурть: Они привыкли землем врить Одну дорогу—въ Старый Юрть \*)».

<sup>\*)</sup> Старый Юрть—маленькая крыпость, въ 18 верстахъ отъ Грозной. Возлъ самой крыпости протекаютъ между горъ ручьи горячихъ минеральныхъ водъ. А. П.

Такъ честь солдатамъ говорила, Паря надъ лагеремъ полка, И лънь печально и уныло Ушла, вздохнувъ издалека.

Ушла, вздохнувъ издалека. Внезапно ожили солдаты: Везд'в твердять: «въ походъ, въ походъ!» Готовы. «Здравствуйте, ребяты!» — Желаемъ здравія!—И воть. Выходять роты. Солнце блещеть На грани ружей и штыковъ; Кресть на-грудь-и какъ море плешеть Въ рядахъ походный гуль шаговъ. Воть Розенъ!.. Какъ глава отъ тъла. Онъ отъ дружинъ не отделенъ: Его присутствіемъ несміный Казакъ и воинъ оживленъ! Его сребристыя съдины Пріятны старымъ усачамъ: Онъ являють ихъ глазамъ Давно минувшія картины, Глубоко памятные дни! Такъ прежде видѣли они Багратіоновъ предъ полками. Когда, готовя смерть и громъ, Они, подъ русскими орлами, Шли защищать Романовъ домъ, Возвысить блескъ своей отчизны, Или, къ безсмертью на пути, Могилу славную найти Для въчной и безсмертной тризны! Такъ прежде самъ онъ былъ знакомъ Съдымъ служителямъ Беллоны: Свои надежды, обороны Они вторично видять въ немъ.

И полкъ устроенной громадой
По полю чистому валить,
И вътеръ свъжею отрадой
Здоровыхъ путниковъ даритъ.
Все живо: здъсь неугомонный
Гремитъ по волъ барабанъ;
Тамъ—хоры пъсни монотонной:
«Палъ на синё море туманъ!»
Здъсь—«Здравствуй, милая», съ скачками

Передоваго плясуна; Веселый смёхъ между рядами И безъ запрету тишина. Глубокомыслящіе Канты И на черкесскихъ жеребцахъ Въ доспехахъ горскихъ адъютанты. Крутя столбомъ летучій прахъ, Сверкають, вьются предъ глазами. День вечерветь; за горой Съ полублестящими лучами Исчезъ богь свъта золотой; Луна серебряной лампалой Видиветь въ небв голубомъ; Заря вечерняя прохладой Пріятно въеть надъ полкомъ. Впередъ, впередъ! еще немного -Близка до станціи дорога! Воть руческъ горячихъ водъ... Отбой!.. Оконченъ переходъ!..

п.

Кто любить дикія картины Въ ихъ первобытной наготъ, Ручьи, леса, холмы, долины, Въ нагой природу красоть; Кого пленяеть духъ свободы, Въ Европъ вышедшей изъ моды Назадъ тому немного лътъ, — Того прошу, когда угодно, Оставить университеть И въ аммуниціи походной Идти за мной тихонько вследъ. Я покажу ему на свъть Такихъ вещей оригиналъ, Которыхъ, върно, въ кабинетъ Онъ на ландкартахъ не видалъ; И, шедши фронтомъ, на походъ Увидить ихъ по сторонамъ, Какъ у себя на огородъ Чеснокъ и ръдьку по грядамъ. Я покажу ему съ улыбкой На степи версть по пятисоть, На коихъ изръдка ощибкой

Ковыль съ мордвинникомъ растеть, И, разстилаясь въ день румяный, Пветникъ сей длинной полосой Блестить, какъ океанъ багряный. Своей колючею красой. Я покажу ему титана, Который сёдъ и старъ, какъ бёсъ, Въ огромной области тумана Всегда въ войнъ противъ небесъ. Изъ ребръ его окаменвлыхъ Мильономъ волнъ одеденвлыхъ Шумять, и летомъ, и зимой, Ручьи съ свириной быстротой. Напрасно жаръ полдневный пышеть, Сразясь съ тройнымъ его вънкомъ. — Сердить и пасмурень, онъ дышеть Одними выюгами и льдомъ. Кругомъ, отъ моря и до моря, Хребты гранита и сивговъ, Какъ Эльборусь, съ природой споря, Стоять оть бытности въковъ: И неприступная сіяеть Изъ облаковъ ихъ высота: Туда лишь дерзкая мечта Съ царемъ пернатыхъ долетаеть. Потомъ, направивши слегка Полеть и взору, и надеждв, Я-бъ показаль сему невъждъ Крутыя горы изъ песка, Которыхъ около Валдая, Разъ десять въ Питеръ проважая, Замътить върно онъ не могъ. А что за видъ! какой песокъ! Купа вашъ славный Воробьевскій!... Какой-нибуль писенъ московскій Не только-бъ въ думв ножалвлъ Засыпать имъ свой бредъ плутовскій, Но право-бъ горсть тихонько съблъ! Потомъ, пришедши съ нимъ на берегъ, Я-бъ показалъ ему Сулакъ, Лихую Сунжу или Терекъ; Не утерпъль бы онъ никакъ, Чтобы не вскрикнуть: что такое,

Вода иль грязные помои? \*) Въ отвъть: «помилуйте, вода». Сказаль бы я ему невинно, «Попробуйте, она чиста, Какъ въ Яузв или Неглинной!» Потомъ любезному дружку Я показаль бы лёсь фруктовый, Въ которомъ съ девушкой суровой Сойтись опасно пастушку, Затемъ что слишкомъ маль въ округе: Версть десять только есть къ услуга, Да и довольно некрасивъ: Изъ грушей, персиковъ и сливъ! Спросиль бы я его учтиво: Давно-ль онъ прибыль изъ столицъ? Ъдять-ли тамъ въ іюн'в сливы Безъ покровительства теплицъ? На всв вопросы таковые, Глазища выпуча большіе, Стояль бы онь передо мной, Какъ Сивка-Бурка предъ Бовой Или какъ листъ передъ травой; А я, въ досужный часъ отъ скуки, Въ Костекахъ или Ташкичу, Его ударя по плечу И взявши дружески за руки, Зашель бы сь нимь за буеракъ И, свиши рядомъ, началъ такъ: «Мой милый! очень натурально Вамъ всемъ, столичнымъ петушкамъ, Изъ залы вышедъ танцовальной, Дивиться здешнимь чудесамъ; Вамъ все здесь ново, все забавно, Я очень вѣрю, потому Что я и самъ еще недавно Облекся въ ратную суму. И я, мой другь, въ былые годы Ходилъ во фракахъ, да какихъ!---Последней, самой лучшей моды, Короткофалдыхъ, образныхъ! Штаны на мив, я помию живо,

<sup>\*)</sup> Всв рвин на Кавказв чрезвычайно быстры и мутны. А. П.

Любилъ носить я широко Изъ казимира и трико, Внизу съ чешуйкого красивой; А сапоги, ты върно зналъ Всв магазины по бульвару, Мнв нвмецъ Хейнъ всегда шивалъ По тридцати рублей за пару, На въсъ пять-шесть золотниковъ. Воть быль недавно я каковъ! Такъ обратимся мы къ предмету: Я думаль такъ же, какъ и ты, Готовъ быль целый векъ по свету Искать чудесь и красоты Въ природъ мудрой и премудрой, Какъ намъ твердитъ ученый хоръ, И восхищался до техъ поръ, Пока.

. . . и что же?-Прошу пройтиться на Кавказъ!.. Съ какою, думаешь ты, рожей Узналъ заслуженный приказъ? Не восхищался-ли, какъ прежде, Однимъ названіемъ Кавказъ? Не даль-ли крылышекъ надеждъ За чертовщиною летьть, Какъ-то: черкешенокъ смотреть, Пленяться день и ночь горами, О коихъ съ многими глупцами По географіи я зналь, Эльбрусомъ, борзыми конями, Которыхъ Пушкинъ описалъ, И прочая... Ахъ, нътъ, мой милый! Я вспомниль то, къмъ прежде былъ, Во что Господь преобразиль,— И съ миной кислой и унылой И носъ, и уши опустилъ! Пришедъ сюда, я взоромъ дикимъ Окинулъ все, что прежде мнв Казалось чуднымъ и великимъ-И всемь скучаль наедине,

Въ шуму пировъ и тишин'в! Воть эти дивныя картины-Каскады, горы и стремнины... Съ окаменълою душой, Убитый горестною долей, На нихъ смотрю я поневолъ, И върь мнъ: вижу изъ всего Уродство-больше ничего! Быть-можеть, другь мой,-почему же Не быть подобному съ тобой?— Поссорясь вътрено съ судьбой, Ты самъ надънешь фракъ поуже Или двв капли такъ, какъ мой; Тогда судить умиве станешь, На-въкъ поклонишься мечтамъ И удивляться перестанешь Кавказа вздорнымъ чудесамъ.

ш.

Межъ тъмъ уходить день за днемъ Неизмѣняемымъ порядкомъ; Жары надъ странственнымъ полкомъ Сменяеть ночь въ молчанье праткомъ; За переходомъ переходъ, Степьми, аулами, горами, Московцы дружными рядами Идуть послушно, безъ заботь. Куда? зачемъ? въ огонь иль въ воду?---Имъ все равно: они идуть, Въ ладьяхъ по Тереку плывутъ, По быстрой Сунже ищуть броду; Разносить вътеръ вдоль ръки Съ толпами ратныхъ челноки; Бросаеть Сунжа вверхъ ногами Героевъ съ храбрыми сердцами \*); Ихъ мочить дождь, ихъ сушить пыль... Идуть-и живы, слава Богу! Друзья, повърьте, это быль! Я самъ-что делаты-понемногу

<sup>\*)</sup> Сунжа въ самыхъ медкихъ мъстахъ такъ быстра, что невозможно сильному человъку ступить шагу, не подавшись въ сторону. Большая часть солдать переходила ее держась между собою за руки, а нъкоторые падали съ ружьями. А. П.

Узналъ походную тревогу; И кто, что хочеть, говори, А я, какъ демонъ безобразный, Въ поту, усталый и въ пыли, Мочиль неръдко сухари Въ водъ болотистой и грязной И. помолившися потомъ. На камив спаль покойнымъ сномъ!.. А вы, бифштексы и котлеты. Домашней кухни суета, Какіе лестные привѣты Я вамъ выдумывалъ тогда! Съ какимъ живымъ воспоминаньемъ. Съ какимъ чудеснымъ обоняньемъ Передъ собой воображалы! Я васъ не резавши глоталъ Безъ огурцовъ и крессъ-салата... А на повърку, наконецъ, Увы, хоть съвль бы огурецъ,--Да нъть ихъ въ ранцъ у солдата!

Уже осталося за нами Довольно русскихъ крѣпостей, Въ которыхъ рядомъ съ кунаками Живуть семейства егерей, Или, скажу ясиве, —роты Линейной егерской пъхоты Изъ сорокъ третьяго полка. Ужъ наши воины слегка Болтать учились по-чеченски, Какъ встарь учились по-ивмецки, И восхищались отъ души (Таковъ обычай русской рати), Когда случилося имъ кстати Сказать: «яман» или «якши». Уже Тарутинцы успѣли Подробно нашимъ разсказать, Притомъ прибавить и прилгать, Какъ въ Турціи они терпъли Оть пуль и ядеръ и чумы, Какъ воевали подъ Аджаромъ, И, быль украшивая съ жаромъ,

Плъняли пылкіе умы, Всегла лежавине на печкъ... Мы, въ разговоръ дъловомъ Прошедши въ бродъ еще двѣ рѣчки, Къ Внезапной крепости тишкомъ Пришли внезапно вечеркомъ... Воть здёсь—и точка оъ запятою... Я полженъ тонъ перемвнить И. какъ поэть отважный, вявое Серьезнъй дъло пояснить. Итакъ, принявши тонъ серьезный, Скажу вамъ такъ: когда изъ Грозной Пошли мы, грешные, въ походъ, То и не думали, не знали, Куда судьба нась заведеть. Иные съ клятвой утверждали, Что мы идемъ на смертный бой Въ аулъ чеченскій не мирной: Другіе, впятеро умиве И на сужденье поскромиве, Шептали всемъ, понизя тонъ, Что нашъ второй баталіонъ Выль за Андреевской нещадно Толною горцевъ окруженъ. Всв пвли складно, да не ладно... Одинъ походъ могъ доказать, Какъ хорошо умъють врать. Замвчу вдвсь: всв офицеры Конечно знали напередъ Върнъе, нежель мушкатеры, Куда судьба ихъ заведеть; Но знали такъ, какъ думать должно, Не для другихъ, а для себя,— Итакъ, разсказовъ не любя, Хранили тайну осторожно. Теперь къ *Внезапной* подходя, Засуетились всѣ безбожно: «Ла гдъ-жъ второй нашъ батальонъ? Въдь, говорять, въ осадъ онъ». — Э, вздоръ! налгали объ осадъ,— Онъ здъсь съ Бутырцами стоить; Смотрите, ежели въ парадъ Онъ насъ принять не поспышить.—

«Да, если здѣсь, то вѣрно выдеть». Идеть нашъ первый батальонъ— И что же?—мѣсто только видить, Гдѣ быль второй... «Да гдѣ же онъ?» Одинъ другаго вопрошаеть; А тоть въ отвѣть ему: «Богь знаеть!» Межъ тѣмъ и спать уже пора... Какъ разъ раскинули палатки, И разрѣшеніе загадки Всѣ отложили до утра.

IV.

Вали безсменный Дагестана \*) И русской службы генераль, Въ Таркахъ, безъ трона и дивана, Сидель владетельный шамхаль. Ему подвластные могоги Въ папахахъ \*\*), съ трубками въ рукахъ, Сложивъ крестомъ смиренно ноги, Сидели также на коврахъ. Какъ одурълые французы Отъ русской пули и штыковъ, Они внутри своихъ лесовъ Покойно стяли арбузы, Ппиницу, просо и самань \*\*\*). Въ душв, быть-можеть, персіянъ И турокъ намъ предпочитали, Но между темъ отъ злыхъ гостей, Везъ отговорокъ и затъй, Уставы наши принимали, Склонясь покорною главой Передъ десницей громовой. Враги порядка и покоя, Они, подъ-часъ оть злобы воя, Точили шашки на кремняхъ; Но грохоть пушки на горахъ Во следъ словесныхъ увещаній Всегла и быстро укрощалъ Тревоги буйственныхъ собраній И миръ въ аулахъ водворялъ.

<sup>\*)</sup> Одинъ изъ титуловъ шамхала. А. П.

<sup>.\*\*)</sup> Персидская шапка. А. П. \*\*\*) Персидскій табакъ. А. П.

Такъ ихъ смирялъ Ермодовъ славный: Такъ на равнинахъ Эрпели Они позоръ свой погребли, Вступивши съ Граббе въ бой неравный. Съ техъ поръ устроенной толпой, Смиряя пыль мятежной страсти, Они подъ кровомъ русской власти Узнали счастье и покой. Последній лучь надежды темной Бросаль въ разбойничій ауль Глава востока-Истамбуль; Но, сокрушивъ кумиръ огромный И льва Тавризскаго связавъ. Съ бреговъ Аракса до Кубани Могучій Россъ, питомецъ брани, Лишиль злодвевь тщетныхь правь. Закоренѣлые невѣжды Отъ черныхъ горъ до сифговыхъ, Съ потерей слабой ихъ надежды, Вписались всв въ число мирныхъ. Какой-нибудь Самсонъ презрвиный Или преступный Каплуновъ \*), Спасаясь казни заслуженной, Тревожать миръ ночныхъ воровъ И, потаенными стезями, Съ мирными, добрыми друзьями Изъ горъ являются врасплохъ Передъ стадами земляковъ. Но правосудный мечъ въ размахф Висить на нити роковой, И рано-ль, поздно-ль головой, Въ оцененени и страхе, Злодви дань позорной плахв Заплатять жалкой чередой. Итакъ, кавказскіе герои Въ косматыхъ шапкахъ и плащахъ, Оставя нехотя въ горахъ Набъги, кражи и разбои, Свою насильственную лізнь Трудомъ домашнимъ замвнили

<sup>\*)</sup> Бъглые русскіе солдаты, проживающіе у горскихъ разбойниковъ, извъстные своею отважностію и ненавистью къ соотечественникамъ. А. П.

И кукурузу и ячмень Съ успъхомъ чуднымъ разводили. Какъ вдругъ, въ одинъ погодный день, На зло внезапное и горе, Изъ моря или изъ-за моря — О томъ безмолествуеть молва -У нихъ явился гость отменный, Какой-то геній изступленный, Пророкъ и попъ *Кази-Мулла*. Какъ мужъ, ниспосланный отъ Бога Для наставленья мусульмань, Нося открытый алкорань, Онъ вопіяль сначала строго На тьмы пороковъ и граховъ Своихъ почтенныхъ вемляковъ; Стращалъ ихъ пагубною бритвой, Которой, къ раю на пути, Запасшись доброю молитвой, Должны ихъ души перейти Иль, отягченныя грвхами, Упасть на огненное дно, Гдв нечестивымъ суждено Жить въ въчной каторгъ съ чертями. «О, горе намъ, Алла, Алла!» Черкесы вторять сь умиленьемъ, «Великъ и правъ святой Мулла Съ ужасной бритвой и мученьемъ!» А онъ. усами шевеля. Какъ голова на сходъ шумномъ, И знакомъ вопли прекратя, Въщалъ въ пророчествъ безумномъ: «Откройте сонные глаза, Развъсьте уши, всъ народы! Грядуть со мною чудеса И воскресеніе свободы! Опредъленія судьбы Готовять вамъ иную долю: Исчезнеть Русь, конець борьбы-Вы возвратите вашу волю! Живъ Богъ, а я—Его пророкъ! Его уста во мнв выщають; Въ моей десницв пребываютъ И жизнь, и смерть, и самый рокъ!

Какъ дождь нежданный и обильный. Мы ополчимся на враговъ, Прогонимъ ихъ рукою сильной Съ Анапскихъ пашенъ и луговъ, Съ холмовъ роскошныхъ Дагестана, И ненавистнаго тирана Свободныхъ горъ, безъ оборонъ, Обратно вытёснимъ за Донъ! О, върьте! криности, станицы И села русскихъ-прахъ и тлвит: Ихъ дети, жены и девины Узнають гибель, месть и плѣнъ, И населять лъса и степи, У насъ отнятые войной, И только съ смертію вемной Спадуть съ нихъ тягостныя пвии!» И раздались и вопль, и стонъ: «Исчезни Русь-ступай за Донъ!» Смутились буйственныя горы; Въ мятежныхъ сонмахъ въ тишинъ Вездѣ идуть переговоры Объ удивительной войнъ; Вездъ Мулла благовъствуеть, Онъ-имъ посланникъ отъ небесъ, Нигде ни шагу безъ чудесь: Тамъ онъ покойно маршируетъ Босой, всв видять, по ръкъ, Тамъ улетаеть налегкъ Къ седьмому небу изъ ауда, Тамъ обращаеть кошку въ мула, А здівсь забавной чередой Перемѣняетъ видъ природный— И передъ вами, какъ угодно, Безъ бороды и съ бородой! Въ одинъ и тотъ же мигъ, нежданный, Изволить быть въ няти местахъ \*)! Короче: поиъ довольно странный, Хотя-бъ и въ русскихъ деревняхъ... Что діздать? Шутка не до смізха! Пошла ужасная потёха. Черкесъ мирной и немирной—

Э Ничего вымышленнаго: върный отголосокъ молвы горцевъ о чудесахъ новоявленнаго пророка. А. П.

Всв бредять мыслію одной: Скорви исполнить предсказанье. Законъ докучный истребить И Русь-Святую на изгнанье За Донъ широкій осудить. Иные кое-гдъ отъ скуки Уже сбирались по ночамъ. Но имъ, какъ дерзкимъ шалунамъ, Веревкой связывали руки; Лругіе, несколько умней, Съ мірскаго общаго совъта Держались неутралитета И ожидали лучшихъ дней. Но больше всёхъ, какъ якобинны. Взбесились жители земли Подъ управленіемъ Вали-Неугомонные Тавлиниы: За ними вследъ Койсубулинцы. Шамхаль, заботливый старивь, Кричаль о казни громогласно, Но безпокоился напрасно,— И бунть торжественно возникъ. Читатель, ежели ты съ рода Хотя двѣ книги прочиталъ, То непремънно угадалъ Причину нашего похода. Что будеть далье, прошу Меня не спрашивать заранв; Ты не останешься въ обманъ- -Я все подробно опишу.

٧.

Когда по высшему велёнью Уничтожались иногда Съ лица земнаго города, То мудрено-ль землетрясенью — Хочу я физиковъ спросить — Ауль Кумыковъ нав'встить, Разрушить дв'в иль три мечети, Въ которыхъ набожно съ Муллой Молились д'ввы, старцы, д'вти Передъ невидимымъ Аллой— И вдругь съ глухимъ подземнымъ гуломъ,

Подъ грудой камней и столповъ, Прешли въ обители отцовъ? Воть быль съ Андреевскимъ ауломъ: Шесть сутокъ громъ по временамъ Изъ тьмы кромфшной по горамъ Носился тихо и протяжно, Потомъ решительно и важно Во всихъ мистахъ загрохоталъ. Лома и сакли разметалъ, Испортилъ въ крипости строенья, Казармы, ствны, укрвиленья-И... очень скромно замодчалъ. Сего печальнаго явленья Мы не застали; но следамъ Еще живаго разрушенья Дивились съ горестію тамъ. Все было дико и уныло, Все душу странника въ тоску И грусть нъмую приводило. Громады камней и песку. Колоннъ разбитыхъ пирамиды, Степные пасмурные виды, Туманъ волнистый надъ горой. Кустарникъ голый, и порой, Какъ будто мертвое молчанье... Лва дня томилось ожиданье: Когда-жъ идти на явный бой, Алкая смерти благородной? Раздался снова шумъ походный--И полкъ дружиной боевой Идеть дорогою степной. Все тв же холмы, горы, рвки, Все тв же вътры и жары, Сырые, вредные пары И кукурузные чуреки \*); Все тв же змви по полямъ, Вода съ землею пополамъ, Кизиль неспълый, розанъ дикій, Черешня съ лукомъ и клубникой, Чеснокъ, коренья всехъ родовъ И сыръ изъ козьихъ твороговъ...

<sup>\*)</sup> Горцы вообще не имъють хлъба, а замъняють его *чуреками* депешками, печеными въ волъ, изъ проса, пшена или кукурузы. А. П.

Идуть... Седая пыль столбами Летить восивдь за казаками; Мириме всадники толной Покойно вдуть стороной; Мъщаясь съ ними, офицеры Заводять рвчи, на словахъ и пантомимой, о коняхъ, Кинжалахъ, шашкахъ; канонеры За путевымъ экипажемъ Илуть съ зажженнымъ фитилемъ: Ажигиты быненые скачуть, Трещать колеса по кремнямъ. Арбы немазанныя плачуть---Вездъ и крикъ, и шумъ, и гамъ; Тамъ съ кругизны несется фура, Тамъ, между узкихъ дефилей, Впрягають новыхъ лошадей... Но воть ауль Темиръ-Ханъ-Шфра Мелькнулъ за ръчкою вдали: Воть, ближе, ближе... передъ нами... Прошли-приваль!.. И за ствнами На отдыхъ воины легли. Вода кипить, огонь пылаеть, Быки въ котлахъ, готовъ обедъ; Здоровы всь, усталыхъ нъть! Вдругь шумъ внезапный прерываеть Воинскій добрый аппетить. Глядимъ... Какой чудесный видъ! Изъ-за горы необозримой Необозримою толной Покорной, тихою стопой Идеть народъ непокоримый; Потупя взоры, въ тишинв, Какъ очарованы во сив, Питомцы яростные брани. Обезоружены ихъ длани; Ни пистолеть, ни ятагань Не красять пышнаго наряда: Вся ихъ надежда, вся ограда Передъ начальникомъ отряда-Ихъ предводитель Сулейманъ. Печаленъ, бледенъ, сынъ шамхала, Склоня колена и главу,

Почтиль безмольно генерала. Коверъ раскинуть на траву, И, можетъ-быть, въ виду народа, За краткимъ отдыхомъ похода, Судьба пришельцевъ ръшена! Пашъ бумага подана... Онъ пищетъ... кончилъ, съ уваженьемъ Вторично голову склоня, Садится съ довкимъ небреженьемъ На подведеннаго коня. Народъ, князья, все равнымъ кругомъ Его обстали... На коней Взлетають всё... Быстрей, быстрей Обратно скачуть другь за другомъ И, то являясь на горъ, То исчезая за горою, Какъ свъть на утренней заръ Въ борьбъ съ туманной педеною. Иль при волшебномъ фонаръ Рои китайскихъ легкихъ теней, Они сокрылись... Для чего, Откуда, какъ и отъ чего? Не предложу моихъ сужденій, Не объясню вамъ ничего. Затвиъ что знаю очень мало. Что знаю мало, не скажу, А лучше місто покажу, Глв всякой тайны покрывало Всегда прозрачно и свътло, Какъ изумрудъ или стекло. Вотъ это мъсто дорогое: Оно на кухив у котдовъ. Тамъ все премудрое земное; Тамъ ежедневно отъ головъ Веселыхъ, добрыхъ, беззаботныхъ И завсегда словоохотныхъ Легко вы можете узнать Такія вещи въ бъломъ свъть, О коихъ даже въ кабинетв Не часто смёють разсуждать. Тамъ все подробно вамъ докажуть, А въ заключение того Съ божбой анаеемскою скажуть,

Что этоть слухь оть самого
Кузьмы Савельнча Скотова.
«Коль скоро такъ, тогда ни слова»,
Всё закричать, разиня роть,
«Кузьма Савельнчъ не совреть».
А кто онь? спросите вы кстати;
Да генеральскій человіжь...
Ужели то вамь невдомекъ?
Таковъ обычай русской рати.
Прошу пожаловать за мной
Къ котламъ... поближе... такъ... садитесь...
Воть ложка вамъ, перекреститесь...
Бульонъ здоровый и мясной...
Чу! о Тавлинцахъ разговоры.

кашеварь 1-й.

Да, да. естественные воры!
Коль нашихъ нъть, такъ берегись,—
Башку сорвуть, какъ звъри злые;
Отрядомъ только покажись,—
И всъ пріятели мирные.

кашеваръ 2-й.

Весь въ красномъ, сколько серебра На шароварахъ и бешметъ.

кашеваръ 1-й.

Какъ не имъть ему добра, Поръзавъ насъ, на бъломъ свътъ?

мушкатерь (раскуривая трубку).

Сперва словами улещалъ, Что бунтоваться ужъ не станеть, А посл'в клятву написалъ.

голосовъ 10.

Небось! Московскихъ не обманетъ!..

кашеварь 1-й.

Я, говорить онъ, воевать Съ Царемъ Россійскимъ не намвренъ, А чтобъ онъ былъ во мив уввренъ, Готовъ ему присягу дать И серебра, и много злата. А есть въ горахъ у насъ два брата, Которыхъ трусить весь Кавказъ— Они воюютъ противъ васъ.

кашеваръ 2-й (изъ-за котла).

Упмемъ не этакихъ нахаловъ.

кашеварь 1-й.

А я, дескать, Мирза Шамхаловъ— Вашъ ввчный данникъ и слуга!

мушкатерь.

Забудеть гивваться... Ara! А сколько версть еще до мвста? кашеваръ 1-й.

Да что! съ хорошаго присъста Часа въ четыре мы дойдемъ.

кашеварь 2-й.

И всёхъ ихъ завтра перебьемъ! Да, если-бъ что-нибудь подъ руку Случилось братцы мнё поймать, Ужъ то-то-бъ сталъ я разгонять На кухнё гягостную муку,— Всегда-бъ былъ навеселъ, пьянъ!

кашеварь 1-й.

Гей, вы, вставайте, барабанъ!...

Котлы, котлы! Какъ сходны вы Съ столами свътскихъ сибаритовъ, Гдъ пресыщаются умы, За недостаткомъ аппетитовъ. Болтаньемъ сплетницы-молвы! А вы, одутливые бары, Среди поклонниковъ своихъ — Желудковъ тощихъ и пустыхъ, — Вы въ полномъ смыслъ кашевары!

VI.

Воть, наконець, мы и пришли Подъ знаменитый Эрпели! Вь пяти частяхъ моихъ записокъ, Представя вкратців весь походъ, Я долженъ здівсь, какъ Вальтеръ-Скотть Или Байронъ, представить списокъ Съ живыхъ разительныхъ картинъ Вамъ, мой любезный господинъ, Иль вамъ, почтеннівшая дама (Которымъ, вмівсто порошковъ,

Смекнула ласковая мама Поднесть тетрадь моихъ стиховъ). Рецепть действительный, не спорю, Но, къ моему большому горю, Я долженъ правду вамъ сказать, Что не умъю рисовать. Учился прежде у Визара Чертить контуры рукъ и ногь, Но смелой живописи дара Понять, какъ Іогеля урокъ, Подобно Уткину, не могъ. Простите-жъ мнъ мое незнанье — Ему взамъну есть старанье; Мой безъискусный карандашъ Такъ точно въренъ безъ повърки, Какъ на устахъ у лицемърки Всегда готовый «Отче нашь». Картина первая: на ровномъ Пространствъ илистой вемли Стоить въ величіи огромномъ Ауль Тавлинцевъ — Эрпели. Обломки скалъ и воръ кремнистыхъ ---Его фундаменть въковой; Аллеи топодей твиистыхъ — Краса громады строевой. Вездъ блуждающіе взоры Встрвчають сакли и заборы, Плетни и валы; каждый домъ --Бойница съ насыпью и рвомъ; Надъ разорвавшейся ръкою, Бъгущей съ горной высоты, Искусства чуднаго рукою Вездъ устроены мосты; Водовороты, переходы, Каскады, мельницы, отводы ---Все дышеть рызкой наготой Природы дикой и простой... Въ ауль шумъ и конскій топотъ, Молчанье жень и дътскій хохоть; На кровляхъ, въ окнахъ, у воротъ Кипящій, вътреный народъ, Богато убранный, одътый, Какъ кизильбащи персіянъ;

Тамъ — атаманскій ятаганъ: Тамъ ружья, сабли, пистолеты Блестять, сверкають серебромь Въ своемъ парадъ боевомъ; Здівсь — коней странные приборы: Луки, уздечки, стремена; Бородъ раскрашенныхъ узоры, Куски матерій, полотна, Едва скрывающіе плечи Съдыхъ, запачканныхъ старухъ, И лай собакъ на русскій духъ, И крикъ, и визгъ, и сцены встръчи, И говоръ водиъ, и вътра гулъ---Воть скопированный ауль!.. Идемъ- и видъ другой картины: Среди возвышенной равнины, Загроможденной съ двухъ сторонъ Пирамидальными горами, Объявшихъ гордыми главами Съ начала міра небосклонъ, Разбиты бълыя палатки... Быть-можеть, прежнія догадки Теперь ръшились: это онъ---Второй нашъ добрый батальонъ! Такъ, онъ — свободный, незапертый, Какъ утверждали мы сперва. Но воть еще здѣсь лагерь, два И три!.. Нашъ будеть ужъ четвертый. Идеть все далье отрядъ... Воть эполеты забыльли...

Межъ тымъ особу генерала
Два сына стараго Шамхала,
Со свитой пышною князей
И благородныхъ узденей,
Съ благоговъньемъ окружали
И на челъ его читали
И миръ, и грозный приговоръ—
Великой правды договоръ.
Поборникъ древней русской славы,
Какъ полководецъ величавый,
Онъ привлекалъ къ себъ сердца;

Въ немъ зрѣли съ чувствомъ удивленья Два неразрывныя стремленья: И властелина, и отца. Что мыслилъ онъ? что отражалось Во глубинв его души?—
Не смвемъ знать... Намъ оставалось Молить Всевышняго въ тиши; О чемъ молить — другая тайна: Ее постигнуть можетъ тотъ, Кто духомъ истый патріотъ, — Для злыхъ она необычайна.

О Эрпели, о Эрпели! И ты урокомъ для земли! И ты, быть-можеть, для поэта Въ другіе дни, въ другія льта Послужишь пищею живой! Ты воскресишь воспоминанье О буряхъ сердца, о страданьв Души, волнуемой тоской, Подъ игомъ страсти роковой! Быть-можеть, ежели ходера Меня въ червя не обратить. Походный грифель мушкатера Въ карманной книжкъ сохранить Твои лъса, ручьи и горы, И друга искренняго взоры Прельстятся съ правнукомъ моимъ Изображеніемъ твоимъ! Я разскажу имъ въ часъ досужный Объ Эрпелійской красотв йинжун онаковод трокипс И Не пропущу о Баранть, Кафиръ-Кумыкъ, Казанищахъ, Гдв быль второй нашь батальонь, И о любезнвишихъ дружищахъ, Которымъ все поведаль онъ, Подъ свиью мирныхъ балагановъ: Плененье горскихъ пастуховъ Со многимъ множествомъ барановъ,

Тымы разныхъ случаевъ, тревоги И приключенія въ дорогів... Всів эти півсни хороши; Но воть, что въ голову мив входить: Подчась за разумъ умъ заходить, А я теперь хоть не пиши,— Заняться вздумаль я мечтою Нельпой, странной и пустою О счасть будущихъ временъ, А настоящія оставиль Тогда, какъ первый батальонъ Еще палатокъ не поставилъ. И такъ, моя галиматья, Adieu, до будущаго дня!

VII.

Не зная изстари властей, Повиновенья и князей, Вина мятежныхъ покушеній, Бунтовъ и общаго вреда — Въ кругу шамхаловыхъ владеній Гивздилась дикая орда. На див вертеповъ неприступныхъ Таясь, какъ новый сатана, Таить не думала она Надеждъ и замысловъ преступныхъ: Взирала гордо на позоръ Вунтовщиковъ окружныхъ горъ, Смирённыхъ вдругъ единымъ словомъ, И, ненавидя миръ и дань, Въ ожесточении суровомъ Она готовилась на брань. Ни жребій явный истребленья, Ни мвры кроткія главы Побъдныхъ войскъ и ополченья Въ виду защитной ихъ горы, Ни увъщанія Тавлинцевъ

Не укротили роковой, Отважный бунтъ койсубулинцевъ. Съ вершинъ утесовъ на отрядъ Они смѣются беззаботно, Готовятъ пули и охотно Кинжалы длинные острятъ. Ни путь широкій, ни тропины На ихъ высокія стремнины

Стопы пришельцевь не ведуть. Предъ дюбопытными очами Стоить съ гранитными ствнами Природной крыпости редуть, Недосягаемый, огромный. Въ хаосъ пропасти бездонной. Какъ тартаръ буйный и живой, Кипять свободные аулы... Кто видель легкія черты Съ картины адской сусты Въ заводахъ Брянска или Тулы, Гдв неумолчной чередой Гудять и стонуть надъ водой Жельзо, мьдь, чугунь и камень. Гдв угли, искры, жарь и пламень Влестять, сверкають и шумять. Где гвозди, молоты, машины И рукъ искусственныхъ пружины Въ насильномъ действім звучать И поражають удивленьемъ И свежій слухъ, и свежій взоръ, — Того незначащимъ сравненьемъ Знакомию съ видомъ этихъ горъ. Дыша сленымъ ожесточеньемъ. Тамъ все кипить вооруженьемъ: Какъ муравьиные рои, Мелькають всадники и кони; Кують джелоны, сбруи, брони, Чеканять ружья, лезвіи; Вездъ разъезды, шумъ, и топотъ: Въ глухой дали отзывный грохотъ, Огни, пальба, воинскій крикъ И въ кольцахъ грудь на русскій штыкъ. Они не знають нашей встрічи; Имъ незнакомъ открытый бой: Питомцы наглыхъ битвъ и съчи. Они не зръли надъ собой Свистящихъ ядеръ и картечи. Но рати съверной приходъ Дасть брани новый обороть!

.... Въ восьми верстахъ

Оть гордой вражьей цитадели, Среди равнины на холмахъ. Шатры отряда забълъли. Здёсь видимъ дружные полки Съ бреговъ Москвы благословенной: А тамъ --- граненые штыки Пехоты русской отдаленной, Изъ заграничныхъ городовъ, Всегда готовые на зовъ **Царя, начальников**ъ и чести: Тамъ, гибель върная враговъ, Алкая крови, бъдъ и мести, Стоитъ ватага казаковъ; А тамъ, за лагеремъ походнымъ, Ибрагимъ-Векъ и Ахметъ-Ханъ, Князья отъ крови мусульманъ, Пылая рвеньемъ благороднымъ, Изъ разныхъ странъ подъ Эрпели Свои дружины привели. У нихъ Кумыки и Тавлинцы Съ свинцомъ и сталью на коняхъ. И съ ятаганами въ бояхъ Пъхота горцевъ — Михтудивцы. У водъ холодиаго ручья Ауль летучій ихъ мятется, И знамя розовое вьется Надъ бълой ставкою вождя. Всв ждуть решительной осады, Всѣ ждуть и смерти, и награды... И воть, на утренней заръ, Отрядомъ легкимъ батальоны Съ весельемъ двинулись къ горъ. Пути не видно... Н'вть препоны! Война и слава не безъ слугъ: Съ подошвы горной сотни рукъ Взрывають новую дорогу... Идуть и роють... Впереди Зіяють пушки роковыя, Внутри рядовъ и позади Кинжалы, ружья боевыя И безпардонные штыки. Воть пуля свищеть, воть другая... Идуть... Воть залиъ изъ-за кремней

Раздался, сверху пролетая... Идуть, работають смълви... Ужъ высоко! Туманъ нагорный Густветь, скрыль средину горь; Темиветь день, слабветь взорь. Идуть отважно и упорно. Внезанный холодъ, вътеръ, дождь Приводять въ трепеть нестерпимый, — Пауть стьной неотразимой! Среди ихъ другь и бодрый вождь. Вотъ солице яркими лучами Блеснуло вновь. Туманъ псчезъ... Они вверху — и предъ глазами. Съ огромной массою небесъ. Какъ въ неразрывной, длинной цени. Слились, казалось, горы, степи, хоім йисеці. іннисод інисох Представиль чувствамъ дивный пиръ... Везмолвно вонны взирають На точку світлую земли; Едва заметные, мелькають Подъ ними станъ и Эрпели. Вдали, подъ крипостію Бурной, Синветь моря блескъ дазурный, .Тандшафть несвязный дальнихъ странъ, II вкругь воздушный океанъ... Поражены недоуменьемъ, Они бросають мутный взоръ Во глубину ужасныхъ горъ, Глядять... И съ радостнымъ движеньемъ Отъ поразительныхъ картинъ Отрядъ отламиуль отъ стреминнъ. Тамъ -- свъта новаго пространство, Мисологическое царство Подземныхъ тиней и духовъ: Тамъ Елисейскія долины, О коихъ изстари въковъ Не знають русскія дружины, Цвътуть средь рощей и дубровъ; Тамъ по гранитамъ зеленвли Кедровникъ, пихта, ольха, ели: Тамъ, роя камни и песокъ, Сулавъ, какъ мелкій руческъ,

Бъжалъ извилистой струею: А тамъ огромной полосою Вдали тянулись надъ водой Скалы безбрежною грядой, — И тридцать шесть ауловъ бранныхъ, Покрытыхъ мрачной тишиной, Какъ сонмы демоновъ изгнанныхъ, Въ твии черивли разсыпной. Глаза, очки, лорнеты, трубы, Носы, фуражки, уши, губы — Все устремилось съ высоты Въ страну ужасной красоты. Глядели, думали, дивились, Кричали, охали, крестились, И, изумленные, сошли Съ полнеба къ жителямъ земли... Насилу кончилъ! Слава Богу! Усталь! Позвольте замолчать... Прорывъ на первый разъ дорогу, Поэму буду продолжать. Всего мучительный на свыть Серьезный выдержать разсказъ, А я, имъйте на примъть, Перо туплю не на заказъ. Везъ подлой лести и прикрасъ. Не знаю, строгая цензура Меня осудить или ивть: Но все равно — я не поэть, А лишь его каррикатура.

## VIII.

«Ну, ну, разсказчикъ нашъ забавный», Твердять мий десять голосовъ, «Повъдай намъ о битвъ славной Твоихъ героевъ и враговъ! Какъ ваше дъло, подъ горою?» — Готовъ! согласенъ я, пора! И такъ, торжественно со мною Кричите, милые: ура! — «Ба! и сраженье, и побъда, Какъ послъ сытнаго объда Десертъ и кофе у друзей! Такъ скоро?» — Ровно въ десять дней

Покорность, миръ и аманаты ---И снова въ Грозную походъ!--«Какой рышительный разсчеть, Какіе русскіе солдаты! Но какъ, и что, и почему?» Воть объяснение всему: Койсубулинская гордыня Гремъла дерзко по горамъ: Когда-жъ доступна стала намъ Ихъ недоступная твердыня Посредствомъ пушекъ и дорогъ (Чего всегда избави Вогь). Когда злодви ежедневно. Какъ стаи лютыя волковъ. На насъ смотрели очень гивено Изъ-за утесовъ и кустовъ, А мы, безтрепетною стражей, Межъ твиъ работы берегли, И, пріучансь къ пуль вражьей, По-малу вверхъ покойно шли, И скоро блоки и машины Готовы были навъстить Ихъ безобразныя вершины, Чтобъ бомбой пропасть осветить. Тогда военную кичливость У нихъ разсудокъ усмирилъ, И непробудную сонливость Безсонный ужась замвниль. Сначала, бодрые джигиты, Алкая стычекъ и борьбы, Они для варварской пальбы Изъ-подъ разбойничьей защиты Приготовляли по ночамъ Плетии съ землею пополамъ, Деревъ огромные обломки, И, давши залиъ оттуда громкій, Смѣялись нагло русакамъ, Стращали издали ножами Съ привътомъ: мург и мманг-И исчезали, какъ туманъ, За неизвъстными холмами; Но послъ, видя жалкій бредъ Въ своемъ безсмысленномъ расчетъ,

Они отъ явныхъ золъ и бълъ Всв были въ тягостной заботв. Едва зари вечерней твнь Прогонить съ горъ веселый день И ляжеть сумракъ надъ подями — Никъмъ незримыми толпами, Въ ночномъ безмодвіи они Разволять яркіе огни. Сидять уныло надъ скалами И озирають русскій стань, Который грозный, величавый И озаренъ луной кровавой, Лежить, какъ былый великанъ. Съ разсветомъ дня опять въ движень в Неугомонная орда: Отрядовъ смённыхъ суета И новыхъ пушекъ появленье Своей обычной черелой — Все угрожаеть имъ бълой. Неотразимою осалой. Невольный страхъ сковаль умы Дътей отча**янья** и тьмы За ихъ надежною оградой... И близокъ часъ, готовъ ударъ! Кипить въ солдатахъ бранный жаръ; Полки волнуются, какъ море! Последній день... и горе, горе!.. Но воть внезапно мирный флагь Мелькнулъ среди ущелій горныхъ; Воть ближе къ намъ - и гордый врагь, Съ смиреньемъ данниковъ покорныхъ. Идеть разсвять русскій громъ, . Прося съ потупленнымъ челомъ Статей пощады договорныхъ... Статьи готовы, скрвилены... Народовъ дикихъ старшины Рѣшають участь поколѣній. Восходить свътлая заря; Въ парадъ ратныя дружины: Койсубулинскія стремнины Подъ властью русскаго царя! Присяга новаго владънья — И взорамъ тысячей предсталъ

Победоносный генералъ Безъ битвъ и крови ополченья! Цвътуть равнины Эрпели; Покой и миръ въ аулахъ бранныхъ; Не вилять болве они. Штыковъ отряда троегранныхъ, Въ своихъ утесахъ въковыхъ. Не слышать пушекъ въстовыхъ! Громада зыбкая тумана, Молчанье, сонъ и пустота Объемлють дикія м'вста Надолго памятнаго стана. И станъ подъ  $\Gamma$ розною стоитъ!.. Но дума, дума о прошедшемъ Невольно серппе шевелить: Въ бреду поэта сумасшедшемъ Я дни минувшіе ловлю И, угрожаемый холерой. Себя мечтательною втрой Питать о будущемъ люблю. Поклонникъ музъ самолюбивый, Я вижу смерть невдалект; Но все перо въ моей рукъ Рисуеть планъ свой прихотливый: Сойдя къ отцамъ во следъ другихъ, Остаться въ памяти иныхъ! Быть-можеть, завтра или нынь, Не испытавши вражьихъ пуль, Меня въ мучной уложать куль И предадуть земной пустынь... Въ глухой, далекой сторонъ Отъ милыхъ сердцу я увяну...

Увидя мой покровь рогожный, Никто ни истинно, ни ложно Не пожальеть обо мнв.
Возьмуть, кому угодно будеть, Мои чевяки и бешметь (Весь мой багажь и туалеть), И всякій важно позабудеть, Кто быль ихъ прежній господинь... А панихиды, сорочинь,

Кутын и прочихъ поминаній— Хоть и не жди!.. Воть, мой удвлъ! Его, безъ дальнихъ предсказаній, Я очень ясно усмотрыть... Что-жъ будетъ памятью поэта? Мундиръ?.. Не можеть быть!.. Грвхи?.. Они оброкъ другаго свъта... Стихи, друзья мои, стихи!... Найдуть въ углу моей палатки Мои несчастныя тетрадки, Клочки, четвертки и листы, Души тоскующей мечты И первой юности проказы... Сперва, какъ должно отъ заразы, Ихъ осторожно окурять, Прочтуть строкъ десять втихомолку И, по обычаю, на полку Къ другимъ писцамъ переселятъ... А вы, надежды, упованья Честолюбиваго созданья, На зло холеръ и судьбъ, — Вы не погибнете съ страдальцемъ: Увидить чтецъ иной подъ падыпемъ Въ моихъ тетрадкахъ A и  $\Pi$ , Попросить ласковыхъ хозяевъ Значенье литеръ пояснить---И мив-ль забвеннымъ, мив ли быть?— Ему отвътять: «Полежаевъ...» Прибавять, можеть быть, что онъ Быль добрымъ сердцемъ одаренъ, Умомъ довольно своенравнымъ, Страстями; жребіемъ безславнымъ Укоръ и жалость заслужиль; Во цвъть лъть безъ жизни жилъ, Безъ смерти умеръ въ обломъ свътъ... Воть намять добрыхъ о поэть!

III.

## ЧИРЪ-ЮРТЪ.

(1832).

## А. П. Лозовскому.

Любезный другь! . . . . . .

Среди ежедневныхъ стычевъ и сраженій при разныхъ мъстахъ въ Чечнъ, въ шумъ лагеря, подъ кровомъ одинокой палатки, въ 12 и 15 градусовъ мороза, на снъгу, воспламенялъ я воображеніе свое подвигами прошедшей битвы, достойной примъчанія въ лътописяхъ Кавказа, и въ 11 дней написалъ посылаемый къ тебъ «Чиръ-Юртъ».

Крипость Грозная. 25-го мая 1882 года.

ī.

Удёль бытія души высокой,
Удёль и жизнь полубоговь—
Сіяеть слава въ тьмі вівсовь,
Въ пучині древности глубобой.
Подобно юной красоті
Въ толпі соперниць безобразныхъ,
Подобно солнцу въ высоті
Передъ игрой лучей алмазныхъ,
Она блестить, она горить
Безъ укращеній и убранства,
Среди безплоднаго тиранотва
Своихъ ничтожныхъ Эвменидъ.

Гдё тоть, чью душу не волнуеть Войны и славы громкій глась? Чье сердце втайнё не тоскуеть, Внимая воина разсказь О наслажденьяхъ жизни бранной, Кровавыхъ свчахъ и бояхъ, О вражьихъ пуляхъ и мечахъ, И смерти, всюду имъ попранной? Кто не стремится, не летитъ Душой за взоромъ и за словомъ, Когда усатый инвалидъ На языкъ своемъ суровомъ, Но върномъ, какъ граненый штыкъ, Съ которымъ къ правдё онъ привыкъ, Передаетъ дётямъ иль внукамъ

Любимый ключъ къ своимъ наукамъ— Большую повъсть прежнихъ лътъ? О, знай, питомецъ Аполлона, Тамъ, гдъ витійствуетъ Беллона, Ничтоженъ геній и поэтъ!

Есть много странъ подъ небесами, Но нъть той счастливой страны, Гдѣ-бъ мюди жили не врагами Безъ права силы и войны! О, гдѣ не встрѣтимъ мы способныхъ Основы блага разрушать? Но рѣдко, рѣдко намъ подобныхъ Умѣемъ къ жизни призывать!..

Младые воины Кавказа, Война и честь знакомы вамъ: Склоните слухъ къ моимъ словамъ, Къ словамъ кавказскаго разсказа! Я не усатый инвалидъ, • Наследникъ песней Оссіана: Подъ кровомъ горнаго тумана Мив двва арфы не вручить... Но ропоть грусти безотрадной, Пиры кровавые мечей-Провозгласить вамъ, славы жалный. Пъвецъ печали и страстей. . Добыча юности безумной И жертва тягостная дня, Я загубиль уже въ подлунной Составъ весенній бытія. Неукротимый и мятежный Покоя сладкаго злодей, Я потонуль въ глуби безбрежной Съ звъздой коварною моей. На полв чести, въ буряхъ брани, Мой мечь не выпадеть изъ длани Оть страха робостной души; Но, въчной грустью очарованъ, Наединъ съ собой, въ тиши, Мой умъ бездейственъ, духъ окованъ Цвпями смерти в вковой. Какъ геній злобы роковой. Забытый, пасмурный и скучный. Живу одинъ среди людей,

Томимый мукою своей. Вездъ со мною неразлучной... Безжалостный, свирыный взорь. Привъть холодный состраданья — Все новой пищей для страданья, Все новый, въчный мнъ укоръ!... Однъ тревоги и волненья. Картины гибели и зла-Дарять минуты утвшенья Тому, кто умеръ для добра... Такъ, уничтоженный для жизни, Последней кровью для отчизны Я жажду смыть мое пятно!.. О. если-бъ нъкогда оно Исчезло съ следомъ укоризны!.. Военный гуль гремить въ горахъ, Клятвопреступный Дагестанець, Лезгинъ, Чеченецъ, Закубанецъ Со мнею встретятся въ бояхъ! Не изм'вню Парю и полгу! Лечу за честію везді, И проложу себъ дорогу Къ моей потерянной звъздъ...

Межъ твмъ подъ ризою ночною Пумитъ въ разбойничьемъ лѣсу Съ своей обычной быстротою По голымъ камнямъ Аракъ-Су. Но искры бунта съ новой силой Пророкъ неистовый раздулъ, И сталъ пустынною могилой Мятежныхъ подданныхъ аулъ. Все пусто въ немъ! Свирѣпый пламень Пожралъ жилище бъглецовъ; Обломки бревенъ, черный камень И пепелъ брошенныхъ домовъ—— Гласятъ объ участи враговъ.

Тамъ, гдв подъ русскою защитой Недавно цвълъ веселый миръ, Лежитъ возникшій—и разбитый Чеченской вольности кумиръ. Поля и нивы золотыя, Удълъ богатый тишины, Въ мъста унылыя, пустыя

Въ единый мигъ обращены.
Ихъ топчетъ всадникъ безпощадный Своимъ гуляющимъ конемъ,
Межъ тёмъ какъ хищникъ кровожадный Въ оцепенени немомъ
Клянетъ отмстительную руку
Неодолимаго бойца,
И видитъ съ жалостью отца
Тоску, отчаянье и муку
Своей жены, своихъ детей,
Которыхъ онъ изнеможенныхъ,
Нагихъ и гладомъ изнуренныхъ
Сокрылъ въ пристанище зверей...

Передъ ауломъ надъ ръкою, Въ огняхъ, какъ пламенный волканъ, Стоить громадой боевою Каратель буйныхь-русскій стань. Не многолюдныя дружины Въ летучихъ ставкахъ и щатрахъ По скату вражеской долины — Вокругъ себя наводять страхъ! Нъть, опо видить съ изумленьемъ Въ пришельцахъ русскихъ горсть людей; Но эта горсть съ пренебреженьемъ Пойдеть на тысячи смертей!.. Не въ первый разъ подъ ихъ стопами Хрустить въ лѣсахъ осенній листь; Не въ первый разъ надъ головами Они внимають пули свисть! То дети чести безукорной, Владыки сабли и штыка. - Мятежникъ, хищникъ непокорный Ихъ знаетъ--эти три полка!.. Всегда въ крови на вражьемъ трупъ, Всегда съ побъдой впереди: При Эндери, при Маюртупъ, Подъ богатырскимъ Кошкильди! Вблизи разсыпана ватага Неукротимыхъ вздоковъ, Казачья буйная отвага, Краса линейныхъ удальцовъ. Татарскій видь, вооруженье, Страны отечественной грудь-

Все можеть въ рыцаря влохнуть Боязни тайной впечатльные! Взрощенный въ свчахъ на конъ, Онъ дышеть смертью на войнь!... Всегда въ трудахъ, всегда въ движень в Сія блуждающая рать: Ея удъль и назначенье-Законъ и правду охранять. Въ странъ гористой Печенъга, Гдѣ житель русскаго села Безъ верной шашки у седла Не безопасенъ отъ набъга: Глв миръ колеблемый станипъ. Ненарушимость достояній, И святость правъ, и честь девипъ — Нервдко жертвою стяжаній Неумолимыхъ кровопійцъ; Глв беззащитные трепещуть. Гав въ тишинъ полночной блещуть Ножи кровавые убійцъ,---Необходимъ безстрашный воинъ, Опора слабыхъ, страхъ врага, И, върный долгу, онъ достоинъ Изъ рукъ безсмертія вѣнка...

Взяла довольно храбрыхъ воевъ Неукротимая страна; Молва гласить намъ имена И жизнь и подвиги героевъ. Довольно труповъ и костей Пожрали варварскія степи; Но ни огонь, ни мечъ, ни цѣпи Не уничтожили страстей Звѣроподобнаго народа! Его стихія—кровь и бой, Насильство, хищность и разбой, И безначальная свобода...

Ермоловъ, грозный великанъ И трепетъ буйнаго Кавказа! Ты, какъ мертвящій ураганъ, Какъ азіатская зараза, Въ скалахъ злодѣевъ пролеталъ! Въ твоемъ владычествъ суровомъ, Ты скиптромъ мощнымъ и свинцовымъ

Главы Эльбруса подавляль! И ты, нежданный и крылатый, Всегда неистовый боецъ. О, Грековъ, страшный-и заклатый Кинжаломъ мести наконецъ! Что грохоть вашего Перуна? Что мигь коварной тишины? Народы Сунджи и Аргуна---Донын'в въ пламени войны; Ърега Кой-Су, брега Кубани Досель обмыты кровью брани! Тамъ, гдъ возникнулъ Бей-Булатъ, Не истребятся адигеи: Тамъ выются гидрами злодви-И въчно царствуетъ булатъ!.. Онъ здёсь, онъ здёсь, сей сынъ обмана, Сей геній гибели и зла, Глава разбоя и корана, Вичъ христіанъ—Кази-Мулла! «Пророкъ, наслюдникъ Магомета, Брать старшій солнца и луны...» Воть титла хитраго атлета Въ устахъ безсмысленной страны. Онъ чуждъ пронырства лицемъра: Оно не нужно для глупцовъ; Ему довольно пары словъ: Такъ Богь велить, такъ хочеть въра! Онъ все для горцевъ: судія, Пророкъ, наставникъ, предводитель, И первый—правъ и бытія Своихъ апостоловъ гонитель... Тамъ, обольщая Дагестанъ, Онъ грабитъ русскаго вассала, И слабый подданный Шамхала Влечется силою въ обманъ. Граната въ паркъ дохнула адомъ... Скалы на воздухъ... Громъ, огонь Взвились надъ моремъ... Всадникъ, конь-Все пало ницъ кровавымъ градомъ... Пророкъ исчезъ съ своимъ отрядомъ. Тамъ онъ, разливъ какъ океанъ Свои мятежные народы Вкругъ малой горсти россіянъ,

Грозить бёдой, отводить воды...
Но крёпость русская тверда:
Не стонеть воинъ изнуренный;
Сверкаеть штыкъ ожесточенный—
И льется жаждущимъ вода!
Что-жъ геній замысловъ преступныхъ,
Посланникъ мнимый Божества?
Съ гремящей славой торжества
Онъ оставляеть недоступныхъ,
И поучаеть мусульманъ
Передъ началомъ первой битвы
Читать прилежне молитвы
И вёрить твердо въ алкоранъ...

Воть тайна властвовать умами! Воть легковфріе людей. Всегла готовое мечтами Питать волнение страстей! Надеждой ложной и безумной Лукавецъ очи ослепить, И сонмъ невъждъ хвалою шумной Свою погибель одобрить. Уже тогда, какъ грозно, грозно Накажеть нась правдивый мечь, Хотимъ мы съ робостью пресвчь Ударъ отмстительный—но поздно!.. Тогда въ ужасной наготв Предстанеть намъ внезапно совъсть, И умъ, блуждавшій въ темнотъ, Прочтеть ея живую повъсть!

О, для чего я на себѣ Влачу раскаянія бремя?.. Зачѣмъ счастливѣйшее время Я отдалъ бурямъ и судьбѣ, Несправедливой, своенравной, Убійцѣ пылкаго ума?.. Ужель послѣдней ночи тъма Застанетъ трупъ мой все безславный, Все ненавистный для людей, Отраду врановъ и червей?..

Межъ твиъ подъ ризою ночною Шумитъ въ разбойничьемъ лвсу Съ своей обычной быстротою По голымъ камнямъ Аракъ-Су. Мелькая въ немъ свътло и стройно, Луна плыветь въ туманной мглѣ; Лружина русская покойно Стоить на вражеской земль... Ночлегь на мъстъ-нътъ сомивныя... Въ кострахъ чеченскія дрова, Вокругъ забота и движенья, И пъсни звучныя слова... Иные спять, другіе бродять, Въ кружкахъ толкують кой о чемъ; Пикеть сменяють, цень разводять, Смеются, вздорять о пустомъ. Въ одной палаткв за стаканомъ Видна мірская суета; Въ другой досужная чета, Заствъ еп grand надъ барабаномъ, Преважно судить о пліе; А третій зритель машинально Имъ поясняетъ пунктуально. Что даму следуеть на пе. «У всякаго своя охота, Своя любимая забота». Сказаль любимый нашь поэть; А потому сомнёнья неть, Что часто въ лагеръ походномъ Мы видимъ такъ же точно свътъ, Какъ и въ Собрань Влагородномъ. Но воть различіе: въ одномъ Върнъе, нежели въ другомъ! Тьфу-какъ несбыточны догадки! Лишь только даму въ третій разъ На пе загнули, вдругъ приказъ: Снимать немедленно палатки! Приказъ исполненъ въ тишинъ; Багажъ уложенъ, цепи сняты; Въ строю разсчитаны солдаты, И всадникъ въ буркъ на конъ... Походъ. Маршъ, маршъ по отделеньямъ! Развились лентой казаки, И съ непонятнымъ впечатленьемъ Безмолвно тронулись полки... Зарядъ на полкъ, все готово!.. На сердце дума: верно въ бой!...

Но вопросительнаго слова Не знаеть русскій рядовой! Онъ знаетъ: съ нами Вельяминовъ-И върнть счастанвой звезле! Отрядъ покорныхъ исполиновъ Ему сопутствуеть вездъ. Онъ зналъ его давно по слуху. Давно въ лицо его узналъ... Такъ передать отважность духу Умветь горскій Ганнибаль! Онъ нашъ, онъ сладостной надеждъ Своихъ друзей не измѣнилъ; Его въ грозу войны, какъ прежде, Намъ добрый геній подарилъ! Смотрите, вотъ любимый славой!... Его высокое чело Всегда безъ гордости свътдо, Всегда безъ гивва величаво. Рисують тихой дуны следъ Его произительные взоры... Достойный-видить въ нихъ привѣтъ. Ничтожный — чести приговоры!... Онъ этимъ взоромъ говоритъ, Живить, терзаеть и казнить... Онъ любить дело, а не слово... Съ душою доброю-онъ строгъ; Судья прямой, но не суровый, Безстрастно взыщеть онъ за долгь; За чувство истинной пріязни Онъ платить ласкою отца; Никто изъ рабственной боязни Не избъгалъ его лица: Всегда одинъ, всегда покоенъ; Походомъ, въ станъ предъ огнемъ, Съ замерзлымъ усомъ и ружьемъ Нередко грется съ нимъ воинъ... Куда-жъ походъ во тьмв ночной? Нашъ полководецъ не обманщикъ, Его отвътъ всегда простой: «Куда ведеть вась барабанщикъ...» Но мы не первый разъ въ горахъ! Ведеть въ Внезапную дорога; Оть ней въ двънадцати верстахъ

Аулъ. Мы знаемъ, гдё тревога. Идемъ. Ужъ полночь. Огоньки Съ высотъ твердыни замелькали; По камиямъ рёчки казаки Съ главой дружины проскакали; За ними вслёдъ полки впередъ, Артиллеристы на лафеты... Патроны вверхъ, полураздёты, Ногой привычною мы въ бродъ. Вотъ на горё передъ ауломъ... «Впередъ!» А! вёрно на Сулакъ? Перелилось болтливымъ гуломъ: Вёдь говорилъ же намъ казакъ!

Давно-ль, разставшись съ Дагестаномъ, На этомъ мъсть, о друзья, Наскуча длиннымъ Рамазаномъ, Байрамъ веселый встрътилъ я? Тогда все пъло беззаботно Въ деревив счастливыхъ татаръ; Въ то время русскіе охотно Желали видъть ихъ базаръ. Мирной чеченець, кабардинець, Кумыкъ, дезгинъ, койсубудинецъ, И персіянинъ, и еврей, Забывъ вражду своихъ обрядовъ, Пестръли вдъсь, какъ у друзей, Красою праздничныхъ нарядовъ. Въ толпъ андреевцевъ, жидовъ, Смотря на разныя проказы, Кто не купиль себъ обновъ Тогда на лишніе абазы? Одинъ съ ружьемъ приходитъ въ станъ, Другой подъ буркою мохнатой, Тоть шашкой хвалится богатой, А этотъ кажеть ятаганъ. Всего такъ много, такъ довольно, Товаръ Востока на-лицо, И, признаюсь, меня невольно Плѣнило горское кольцо И трубка, — ахъ! какая трубка! Ее разбила у меня Потомъ невинное дитя, Одна дъвчонка-душегубка.

Но, върьте, я не пропущу Смешной капризъ такого роду-И по пятнадцатому году Шалунь в славно отомщу... Теперь гдв лица, гдв наряды? Гдв разноцветный ихъ базаръ? Нигдъ задумчивые взгляды Не встретять ласковыхъ татаръ. Разбойникъ яростный въ пустыно Торговый городъ обратиль И беззаконную гордыню На пеплъ саклей водворилъ. Одни потомки Авраама Покорны русскому мечу, И въ укрыпленьяхъ Ташкичу Ждуть смедо новаго Байрама.

Верхи Андреевой горы Давно сокрылись для отряда; Яснви туманная громада, Сырве влажные пары. Долина глухо вторить топоть Шаговъ фаланги боевой, И зашумълъ передъ зарей Волны Кой-Су протяжный ропотъ. Вотъ прояснился небосклонъ... Ръка вблизи. На берегъ прямо Кавалерійскій легіонъ, Коней испуганныхъ упрямо Торопить въ воду. Залпъ огней Раздался вдругь изъ камышей... Покойно, тихо, безъ отвъта На даску вражьяго привъта, Плывуть и вдуть казаки... Вторичный залпъ... Опять молчанье.. Въ волнахъ разлившейся реки И гуль, и крикъ, и коней ржанье. Вода свирвиствуеть, кипить, Буграми въ рать отважныхъ хлещетъ; Товарищъ всадника трепещетъ, И леденветь, и храпить... Вздымая морду, другь ретивый Въ стихіи грозной тонеть съ гривой, Дрожить, колеблется, какъ чолнъ,

Несеть зав'ятнаго рубаку,
Или, предавшись злоб'я волнь,
Безсильный, мчится по Сулаку...
Но солнце блещеть вь вышин'я,
И русской пушки гуль мятежный
Гласить на вражьей сторон'я
Чиръ-Юрта жребій неизб'яжный.

Воть онь, отваживищий въ горахъ, Какъ Голіафъ неодолимый, Стоить въ красв необозримой На пикихъ каменныхъ скалахъ! Возникшій въ ужасахъ природы, Надменный крипостью своей, Онъ-въчный воинъ мятежей И стражь разбойничьей свободы! На зло примърной добротъ, Вассаль и другь неблагодарный, Какъ часто въ наглой чернотв Питаль онъ замысель коварный, Остриль убійственный кинжаль На благод втельную руку, И ей же съ робостью ввъряль Свою измену, жизнь и муку! Но онъ придетъ — сей лютый часъ!: Злодви проснется безь отрады, И будеть тщетно скорбный глась Просить отверженной пощады!..

О, какъ безумна, какъ дерзка Неустрашимость смёльчака!.. Онъ презираеть наши пули, Сменсь, готовится къ войне, И между тымъ въ его аулъ Лымятся сакли въ тишинъ... Когда жена его и дети Стремятся въ ужасъ къ мечети И въ прахъ льють потоки слезъ,-Кичливый варваръ съ небреженьемъ Дарить ихъ ложнымъ утвшеньемъ Иль взоромъ гнвва и угрозъ. Слепецъ, уверенный тираномъ Въ своей надежде роковой, Клядся торжественно кораномъ, Мечемъ и бритой головой —

Спасти могилы правовърныхъ Отъ поруганія «собакъ», И кровью воиновъ невърныхъ Насытить яростный Сулакъ.

Но не преступнаго вассала
На жертву русскому обрекъ
Святой губитель ихъ пророкъ...
О, нътъ! и подданныхъ Шахмала—
Мятежныхъ жителей Тарковъ,
И Маюртупскихъ бъглецовъ
Онъ здъсь собралъ для истребленья!
И я клянусь своимъ ружьемъ:
Кази-Мулла съ большимъ умомъ
И въ правъ требовать почтенья!
Его призывный къ брани кличъ—
Всегда злодъямъ новый бичъ!

Смотрите: воть они толпами Събзжають медленно съ ходмовъ И разстилаются роями Передъ отрядомъ казаковъ. Смотрите, какъ Тавлинецъ ловкій Одинъ на выстрелъ боевой Летить, грозя надъ головой Своей блестящею винтовкой: Съ коня долой — ударъ, и вмигъ Опять въ съдль, стръляеть снова, Къ луки узорчатой приникъ — И нъть навадника лихаго! Воть двое пѣшихъ за бугромъ... На сошки ружья, приложились.. Три пули свистнули кругомъ... Они отвътили и — скрылись!

Но пусть картечью и ядромъ
Пугають робкихъ! Что за дума
У полководца на челѣ?
Среди Сулака, на съдлѣ,
Взираеть мрачно и угрюмо
На переправу генералъ.
По грудь въ водѣ, рука съ рукою,
Невърной, шаткою ногою
Пъхотный сонмъ переступалъ;
Ръка, какъ адъ съ отверстымъ зѣвомъ,
Крутя валы съ ужаснымъ ревомъ,

Твердыню храбрыхъ облила; За кажный шагь — назаль ствною Дружину съ ношей боевою Волна свиръпая гнала... Собравъ измученныя силы. Безъ словъ, но съ бодрою душой, Они встречають мракъ могилы И образъ смерти предъ собой. Одинъ упалъ, другой слабветъ... Шатнулся, паль — и въ целый рость! На помощь — кони: тоть за хвость. Другой на гривъ цъпенъетъ... Ныряють сабли и штыки: Несутся пушки съ лошалями: Летаетъ гибель напъ главами ---Идутъ безтрепетно полки...

Всегда задумчивый, глубокій Цвнитель сердца и людей, Но, затаивъ въ душів высокой Волненье чувства и страстей, Не измівня чела и взора, Онъ вдругь рівшается... «Назадъ!» Онъ рекъ — и силу приговора •Покорно выполниль отрядъ...

п.

Да будеть проклять злополучный, Который первый ощутиль Мученья зависти докучной: 'Онъ первый брата умертвиль! Да будеть проклять нечестивый, Извлекшій первый мечь войны На тв блаженныя страны, Гдв жиль народь миролюбивый!..

Печальный геній падшихъ царствъ-

Великой истины свидётель:
Законъ и мечъ—вотъ добродётель!
Единый мечъ— душа коварствъ;
Доколь они въ союзё оба,
Дотоль свободенъ человёкъ!
Закона нётъ— проснулась злоба,
И мечъ права его разсёкъ...

Вотъ корень жизни безначальной, Вотъ бичъ любимый сатаны, Вина разбоя и войны, Кавказа факелъ погребальный! И ты сей жребій испыталъ, Чиръ-Юртъ отважный, непокорный! Ты грозно бился, грозно палъ Съ твоей гордынею упорной...

О, какъ ужасно разлилось Меча губительнаго мщенье! Какъ громко, страшно раздалось Въ туманахъ горъ твое паденье!.. И часъ пробилъ: Чиръ-Юрта нътъ! Въ стънахъ Чиръ-Юрта сынъ побъдъ Огонь, гроза и разрушенье...

Толна враговъ издалека Взирала съ радостію шумной На отступленіе врага: Оно надеждою безумной Питало ярость смельчака; Оно въщало суевърнымъ Опредъление небесъ, — «Самъ рокъ противится невернымъ, И гяуръ мстительный исчезъ!» Сильнъй отвага горделивца, Спесивъй варварская честь, И мчить по саклямь кровопійца Никвиъ неслыханную въсть... Какой восторгь и изумленье И жень, и старцевь, и дътей! Какое бурное волненье Среди народныхъ площадей!.. «Я здівсь, рабы мои! я съ вами!» Въщаеть гласъ среди толны, «Я вамъ безгръшными устами Открою таинства судьбы!

Какъ волны моря отъ гранита, Отъ васъ отхлынули враги; Но сила дивная ръки Была небесная защита. Внимайте мнв: придуть полки, Придуть сюда за палачами, И мечь невидимой руки Сразить ихъ вашими мечами!.. Молите Бога! сильный Богъ Пріемлеть теплыя молитвы, Но для неправедныхъ жестокъ И страшенъ Онъ на полъ битвы!..» — Исчезни рабственный позоръ! — Завыли грозно изувфры: - Умремъ за вольность нашихъ горъ, За край родной, за святость въры! — Чей гласъ таинственный выщаль Слова коварства и обмана? Кто имя Бога призываль? —

Слова коварства и обмана?
Кто имя Бога призывалъ? —
Мятежникъ горъ и Дагестана!
Но гдѣ отрядъ? Ужели онъ
Съ своимъ вождемъ не занятъ славой?
Ужель пророкомъ осужденъ
Онъ вѣчно быть надъ переправой,
И уготовитъ, наконецъ,
Себѣ страдальческій вѣнецъ
За пиръ послѣдній и кровавый,
Который дать желаетъ намъ
Въ угодность бритымъ головамъ?..

О горе, горе! по Сулаку
Вблизи отысканъ новый бродъ,
И вождь на гибельную драку
Проклятыхъ гяуровъ ведетъ.
«Бъда!.. Помилуй, ради Бога!
Чего ты хочешь, генералъ?..
Пророкъ шутить не будетъ много:
Онъ насъ повъсить объщалъ!
Пропали мы, пропали гуртомъ...
Но онъ не слышить, онъ идетъ...
И что за чудо? весь народъ
Живой явился подъ Чиръ-Юртомъ!»
Простите, милые друзъя,

Когда за важностью разсказа

Всегда родится у меня Некстати шутка и проказа! Ей-ей не знаю почему-Я своевольничать охотникъ. И, признаюсь вамъ, не работникъ Ученой скукв и уму. Мив дума вольная дороже Гарема светлаго паши, Или почти одно и то же: Она — душа моей души. Боюсь, какъ смерти, разныхъ правилъ, Которыхъ, впрочемъ, по нуждъ, Въ моральной жизни и въ бътъ Благоразумно не оставиль: Но правиль тяжкаго ума, Но правиль чтенья и письма Я не терплю, я ненавижу, И, что забавиве всего. Не видътъ прежде и не вижу Большой утраты оть того. Я трату съ пользою исчислю, И воть что после вывожу: Когда пишу, тогда я мыслю; Когда я мыслю, то пишу... Скажи же, милый мой читатель И равнодушный судія, Ужель я должень, какъ писатель, Измучить скукою себя?.. Ужели день и ночь для славы Я долженъ голову ломать. А для младенческой забавы И двухъ стиховъ не написать?.. Мы всв, младенцы пожилые, Смъшнъе маленькихъ ребять; И върь: за шалости бранять Одни лишь глупые и злые. Все тихо въ лагеръ ночномъ. Къ землъ приникнувъ головою,

Все тихо въ лагерѣ ночномъ. Къ землѣ приникнувъ головою, Съ своимъ хранителемъ — ружьемъ, Приноситъ русскій дань покою. Питомецъ сѣвера и льдовъ, Не зная прихоти и нѣги, Вездѣ завидные ночлеги Себъ находитъ у враговъ. И сонъ угрюмый надъ ауломъ **Нетаеть съ образомъ луны**; Одна ръка протяжнымъ гуломъ Тревожить царство тишины. О, сонъ лукавый, сонъ опасный, Товарищъ думы и тоски! Тебя прив'втствують напрасно Сій мятежные враги!... Отрады сладкаго забвенья Всегла чужлается злольй. И ты крыломъ успокоенья Съ подругой сердца и ночей Не освиншь его очей! Увы, печальна, одинока, Съ душевной бурей на челъ, Какъ жертва крови и порока, Таится, бъдная, во мглъ; Она исполнена боязни. Для ней погибъ надежды лучъ: Ей свътлый день за ризой тучъ-Предвъстникъ гибели и казни... А онъ, убійца юныхъ дней Подруги сердца и ночей, Межъ тъмъ, безсонный, на кинжалъ Лежить въ разбойничьемъ заваль.

Но воть ужъ ранняя зв'взда Въ пустыняхъ неба показалась; Волнистой твнью нагота Полей и горь обрисовалась. Ударилъ звонкій барабанъ, Завыла пушка в'встовая, И полунощный великанъ Возсталъ, какъ туча громовая. Молитва къ Богу, мечъ во длань, И за начальникомъ отряда Толпой безстрашною на брань Валитъ безмолвная громада.

П'ввецъ Гюльнары! для чего Въ избыткъ сердца моего, Въ порывахъ сильныхъ впечатлъній, На зло природъ и судьбъ,— Зачъмъ не равенъ я тебъ

Волшебнымъ даромъ пѣснопѣній? Тогда бы кистію твоей, Всегла живой и благородной, Я тронуль съ гордостью свободной Сердца холодныя людей; Тогда, владыка величавый Перуна, гибели и зла, Изобразиль бы я дѣла Войны жестокой и кровавой: Отважный приступъ христіанъ, Злодвевъ яростную встрвчу, Орудій громъ, пальбу и свчу, II смерть, и кровь, и трепеть ранъ... Пзобразиль бы я страданье Полуживаго мертвеца, II жиль, и членовь содроганье, Его последнее дыханье II чувства мертваго лица... Но ты, пъвецъ души и чувства, Умъя смертныхъ презпрать, Ты намъ не передалъ искусства Умы и души волновать! Какъ непонятное явленье, Исчезло міра изумленье — Великій геній и поэть... Осиротъвшая природа И новой Греціп свобода Въщають намъ: Байрона нътъ!..

Недолго, воины Москвы, Своихъ враговъ пскали вы! На заповъданной молитвъ. Съ ружьемъ и шашкою въ рукахъ. Вы ихъ узнали на холмахъ, Давно готовыхъ къ лютой битвъ. Свиненъ летучій, разсыпной Встръчаетъ рать передовую. И первый разъ въ толиу лихую Направленъ мъткою рукой Ударъ картечи боевой...
И разлетълся съ рокотаньемъ Зарядъ чугуннаго жерла,

И Салатовецъ съ содроганьемъ Бъжить до новаго холма... Засёлъ. Проходить ополченье. Кремни стучать, ядро свистить... Защита... натискъ... отраженье... Злодви разсвянъ и бъжить!..

Отрядъ идеть густой колонной: Но на пути большой оврагь, Кругомъ завалы; злобный врагъ Изъ-за утесовъ пѣшій, конный Стръляеть въ цънь и въ казака; Навстрвчу гуль единорога, Картечи, ядра въ смѣльчака — И снова чистая дорога.

Линейный всадникъ впереди. Усачъ съ крестами на груди. Отважный Зассъ его главою; Всегда въ виду, всегда въ огнъ, Подъ нимъ летаетъ конь гусарскій: Передъ полками князь Черкасскій И полководецъ на конъ. Земля трясется; тучи дыма, Жужжанье пули, свисть ядра, И штыкъ, и сабли, и ура — Приводять въ трепеть мизраима. Онъ уступаеть чудесамъ, Клянеть открытое сраженье И, угрожая въ отступлень в, Спъшить къ заваламъ и ствнамъ.

Искусство, сила и природа Слились, казалось, заодно Въ защиту дикаго народа: И рвы, и насыпь, и бревно, И неприступными рядами, Какъ время въчныя, скалы. Надъ ними вьются временами Одни свирвные орлы, И, съ алчнымъ крикомъ облетая Въ глуби туманной вышины Чиръ-Юрть и горы Балтугая, Невольно въ жителей страны Вдыхають ужасы войны. Тамъ, укрвиясь ожесточеньемъ,

Засвли бодрые враги
И ожидали съ небреженьемъ
Иноплеменные полки.
И вотъ они передъ врагами
Съ своими страшными громами
Идутъ нетрепетной грядой;
Питомцы хищнаго разбоя
Огонь открыли роковой,
И зашумъла надъ стъной
Гроза ръшительнаго боя.

Не видно бол'ве въ дыму Ни скалъ, ни воиновъ аула; Въ тревогъ приступа, въ шуму, Въ раскатахъ пушечнаго гула Не слышно голоса вождя; Но онъ повсюду, вождь упрямый: Иди впередъ, кидайся прямо Въ огонь свинцоваго дождя ---Онъ тамъ, покойный, величавый: Онъ видить все; его рука Вамъ указуеть и врага, И путь давно знакомой славы... Смотрите: вотъ бросаетъ онъ Стрелковъ Бутырскихъ батальонъ Съ крутаго берега Сулака. Пока у варваровъ кипить Съ бойцами егерскими драка, Стрелокъ отважный поспешить Тропой невидимой къ оплоту — И врагъ противной стороной Увидить вдругь передъ собой Неотразимую пъхоту.

Но бой сильнее! Воть ядро Разбило твердое ребро Полугранитнаго завала — И изумился суевёрь. Неустрашимый офицерь, Покорный волё генерала, Взлетаеть съ скоростью ядра На вышину другой защиты; За нимъ друзья его... Ура! Толпы неистовыя сбиты!.. И — на завалё ятаганъ

И разогнутый алкоранъ.
Какое гибельное море
На осажденныхъ пролилось!
И громъ, и трескъ... И горе, горе:
Велёнье Мощнаго сбылось!
Бутырцы въ схваткъ руконашной
На опрокинутой ствиъ;
Московецъ, егерь тучей страшной
На новой сбитой сторонъ;
Визжатъ картечи, ядра, пули;
Катятся камни и тъла;
Гремитъ ужасное: Алла!
И пушка русская въ аулъ!..

Кто проникаль въ сердца людей Съ глубокимъ чувствомъ изученья; Кто знаеть бури, потрясенья — Следы печальные страстей; Кто испыталь въ коварной жизни Ея тоску и мятежи, И послів слышаль укоризны Во глубин'в своей души; Кому знакомы месть и злоба ---Ума и совъсти раздоръ — И, наконецъ, при дверяхъ гроба Уничиженія позоръ; Кого обманываль стократно Невърный счастья идеаль; Кто все ужасно, невозвратно Въ безумствъ жалкомъ потерялъ; Кто силой опыта измерилъ Земнаго блага суеты, — Тому-бъ страдальцу я поверилъ Мои унылыя мечты, Мой умъ, мой духъ, воображенье, Подъ залиомъ тысячей громовъ, На трупахъ русскихъ и враговъ, На страшномъ мъсть пораженья!.. Но, ахъ! въ убійственной глуши Едва-ль я самъ не безъ души!..

Все истребляеть, бьеть и губить Везд'в б'вгущаго врага: Его безпамятнаго рубить Кинжаль и шашка казака;

Жестокой местію пыдая Въ бою последнемъ, роковомъ, Его пъхота удалая Сражаеть пудей и штыкомъ. Дитя безумнаго мечтанья, Надежда храбрыхъ умерла, И падшей гордости стенанья Съ собой въ могилу унесла. Бежить злодей, несомый страхомъ, За нимъ летучая гроза И смерти лютая коса Съ своимъ безжалостнымъ размахомъ: Въ домахъ, по стогнамъ площадей, Въ изгибахъ улицъ отдаленныхъ Следы печальные смертей И груды тель окровавленныхъ. Неумолимая рука Не знаеть строгаго разбора: Она разить безъ приговора Съ невинной дъвой старика И беззащитнаго млаленца: Ей ненавистна кровь чеченца, Христовой въры палача — И блещеть лезвее меча...

Какъ великанъ, объятый думой, Окресть себя внимая гуль, Стоить громадою угрюмой Обезоруженный аулъ. Бойницы, камни и твердыни, И длинныхъ скалъ огромный рядъ-Надежный щить его гордыни-Предъ иимъ повержены лежатъ. Ихъ оросили кровью черной Его могучіе сыны, И не подниметь вътеръ горный Красы погибшей стороны: Оборонительной ствны И стражей воли непокорной... И все въ уныніи кругомъ! Его судья, властитель новый, Въ ущелья горъ за бъглецомъ Теперь несеть ударъ громовый. Не воинъ, клявшійся Аллой

Разсвять сонмъ иноплеменный, Не воинъ битвы дерзновенный, Отважный духомъ и рукой, Полуразсвянный, разбитый, Но ввчно грозный для врага, Всегда готовый для защиты, Бъжитъ, грозя издалека Побъдоносному герою, И вдругь нежданный перевѣсъ Даетъ отчаянному бою... Нътъ, воинъ ярости исчезъ Съ своею клятвой на завалъ; Столпы Чиръ-Юртскіе упали Съ утратой славы мусульманъ, И лютой мести ураганъ Видся надъ робкими душами Въ огит потерянныхъ головъ, Надъ беззащитными руками Обыкновенныхъ бъглецовъ... Не тратьте лишняго заряда, Рои крылатые стрилковъ: Для очарованнаго стада Довольно сабли и штыковъ! Холмы, утесы и стремнины -Все непріязненному путь; Но вследъ за нимъ — повсюду грудь И мечъ торжественной дружины... За ней отчаянье и стонъ, И кровь, и смерть со всехъ сторонъ! Между крутыми берегами, Всегда обмытыми водой,

Между крутыми берегами, Всегда обмытыми водой, Шумить кипучими валами Кой-Су туманный и сёдой. Противникъ вёчный русской силы, Въ холодной сферё глубины Не-разъ готовилъ онъ могилы Дётямъ полночной стороны. Неукротимый и суровый, Недавно съ яростію новой Онъ ополчался на коней И смёлыхъ воиновъ завёта, Когда толпа богатырей На бранный берегъ Магомета

Вносила тысячу смертей.
Еще подъ каменной скалою
Привязанъ счастливый челнокъ,
На коемъ раннею порою
Вчера пронесся лжепророкъ.
Съ какою радостію бурной
Волною свётлой и лазурной
Онъ лобызалъ его края,
Дарилъ какъ вётеръ легкимъ бёгомъ
И, силу дивную тая,
Остановилъ его подъ брегомъ.
Теперь кипучею волной,
Сражаясь съ черными скалами,
Опять шумитъ подъ берегами
Кой-Су туманный и сёдой.

Уста коварнаго пророка Въщали гибель и обманъ, И обратились силы рока На суевърныхъ мусульманъ. Но что за крикъ, и шумъ, и грохотъ Отъ ствиъ Чиръ-Юрта по горамъ? И пули визгъ, и конскій топотъ Гласятъ чудесное волнамъ... Воть ближе, ближе... Подъ скалами Кой-Су не плещеть, не шумить; Потомокъ Каина толпами На берегь въ ужасв спвшить. Кой-Су кипить, вздымаеть волны, Горами хлещеть въ крутизну, И воинъ бритый — пъшій, конный, Стремглавъ слетаеть въ глубину. За нимъ картечи!.. Воютъ, стонутъ, Плывуть мятежно, быотся, тонуть Сыны отчаянья и зла... Спаси ихъ, праведный Алла!

О, кто, свирвною душою Войну и гибель полюбя, Равнина бранная, тебя Обмыль кровавою росою? Кто по утесамь и холмамь, На радость демонамь и аду, На пирь шакаламь и орламь, Разсвяль ратную громаду?

Какой земли, какой страны Герои падшіе войны? Все тихо, мертво надъ волною; Туманъ и миръ на берегахъ; Чиръ-Юртъ съ поникшею главою Стоитъ уныло на скалахъ. Вокругъ него, на полъ брани, Чернъетъ дыму полоса, И смерти алчная коса Сбираетъ горестныя дани...

Приди сюда, о мизантропъ, Приди сюда въ мечтаньяхъ здобныхъ Услышать вопль, увидеть гробъ Тебъ немилыхъ, но подобныхъ! Взгляни, наперсникъ сатаны, Самоотверженный убійца, На эти трупы, эти лица, Добычу яростной войны! Не зришь-ли ты на нихъ печати Перста невидимой руки, Запечатлівшей стонь проклятій Въ устахъ страданья и тоски? Смотри, во мглъ ужасной ночи, Въ ея печальной тишинъ. На закатившіяся очи Въ полубагровой пеленв... За-полчаса ихъ оживляла Безумной ярости мечта; Но пуля смерти завизжала — Въ очахъ суровыхъ темнота. Взгляни сюда, на эту руку-Она дълила до конца Ожесточеніе и муку Ядромъ убитаго бойца: Обезображенные персты Жестокой болью сведены, Окаменълые — отверсты, Какъ ледъ сибирскій, холодны... Воть умирающаго трепеть: Съ кровавымъ черепомъ старикъ... Еще издаль протяжный лепеть Его косивющій языкъ... Духъ жизни въетъ и проснулся

Въ мозгу разсвченной главы... Чериветь... вздрогнуль... протянулся-И нъть поклонника Аллы...

Повсюду, жертвою погони, Во пражв всадники и кони, И нагруженныя арбы: И побъдителямъ на долю Вездъ разсъяны по полю Мятежной робости дары: Кинжалы, шашки, пистолеты, Парчи узорныя, браслеты И драгоценные ковры.

Чрезъ долы, горы и стремнины, Съ челомъ отваги боевой. Идуть торжественной тропой Къ аулу русскія дружины. За ними вследъ — игра судьбы — Между гранеными штыками Влачатся грустными толпами

Иноплеменные рабы.

Возставъ надъ въчною могилой, Въ последній день издалека Чиръ-Юрть, пустынный и унылый, Встрвчаеть грознаго врага. Сверкаеть, пышеть бурный пламень; Утесы вторять трескъ и гулъ, И указують пепль и камень, Гдв быль разбойничій ауль...

Когда, воинственная лира, Громовый звукъ печальныхъ струнъ-Забудеть битвы и перунъ И воспоеть отраду мира? Или задумчивый пъвецъ, Обмануть сладостною думой, Всегда печальный и угрюмый, Найдеть во браняхъ свой конецъ?

# ГЕРМЕНЧУГСКОЕ КЛАДБИЩЕ. (1833).

Въ последній разъ румяный день Мелькнуль за дальними лъсами, И ночи пасмурная твнь Слилась уныло съ небесами. Все тихо, мертво; все гласить Въ природъ часъ успокоенья... И онъ насталъ: не воскресить Ничто минувшаго мгновенья, Оно прошло, его ужъ нътъ Для добродътели и злобы! Пройдуть мильоны новыхъ летъ, И съ каждымъ утромъ новый светъ Увидить то же: жизнь и гробы! Одинъ мудрецъ, въ кругу людей, Уму свободному послушный, Всегда покойный, равнодушный Среди волненій и страстей, Живеть въ поков безмятежномъ Высокимъ чувствомъ бытія: Въ грозъ, въ несчастъъ неизбъжномъ Въ завидной доль, затая Самолюбивое мечтанье, Онъ, какъ безплотное созданье, Себъ правдивый судія. Въ предълахъ нравственнаго міра, Свершая тихій періодъ, Какъ скальда сввернаго лира, Онъ звукъ согласный издаеть, Журчить и льется безпрерывно. И исчезаеть въ тишинъ. Какъ ароматъ Востока дивный Въ необозримой вышинъ. Цари, герои, рабъ убогій, — Одинъ готовъ для васъ удълъ! Цвътущей, твсною дорогой Кто миновать его умълъ? Какъ много зла и въроломства Земля могучая взяла! Хранить правдивое потомство

Одни лишь добрыя дела... Не вы ли, дикія могилы, Останки жалкой суеты, Повергли въ грустныя мечты Мой духъ угрюмый и унылый? Что значать длинные ряды Высокихъ камией и кургановъ, Въ часы полуночи нъмой Стоящихъ мрачно предо мной Въ сырой обители тумановъ? Зачвиъ чугунное ядро, Убійна Карла и Моро, Лежить во прахв съ пирамидой Надъ гробомъ юной девы горъ? Ея давно потухшій взоръ Не оскорбится сей обидой... Кто въ свежій памятникъ бойца Направиль ужасы картечи? Не отвращаль онъ въ вихре сечи Отъ смерти грознаго лица. И кто бъ онъ ни быль-воинъ чести Или презрънный изъ враговъ, --Надъ царствомъ мрака и гробовъ Равно ничтожно право мести!

Сверкаеть полная луна Изъ тучъ багровыми лучами. Я зрю: вокругь обагрена Земля кровавыми ручьями. Воть трупъ колодный, воть другой На рубежъ своей отчизны. Здесь-обезглавленный, нагой; Тамъ-безъ руки страдалецъ жизни; Тамъ груда тыль... Кладбище, ровъ, Мечети, сакли-все облито Живою кровью; все разбито Перуномъ тысячи громовъ... Гль я? Зачыть воображеныя Неограниченный полеть Въ мъста ужаснаго видънья Меня насильственно влечеть? Я очарованъ... Сонъ тревожный Играеть мрачною душой... Но пуля свищеть надо мной...

Злодви близко... Ужасъ ложный Съ чела горячаго исчезъ... Объятый горестною думой, Смотрю разсвянно на лъсъ, Гдв врагь, свирвный и угрюмый, Смівнивъ покой на заговоръ, Танть свой немощный позоръ; Смотрю на жалкую ограду Неукротимыхъ бъглецовъ, На ихъ мгновенную отраду Оть изыскательныхъ штыковъ; На русскій станъ; воспоминаю Минувшей битвы гуль и звукъ, И съ удивленіемъ мечтаю: О, воинъ горъ, о Герменчугъ! Лавно-ли, пышный и огромный, Среди завистливыхъ враговъ Ты процветаль подъ тенью скромной Очаровательныхъ садовъ? Рука, рѣшительница боевъ, Неотразимая въ войнъ, Тебя ласкала въ тишинъ Съ великодушіемъ героевъ; Но ты, въ безумствъ роковомъ, Возсталъ подъ знаменемъ гордыни-И предъ карающимъ мечемъ Склонились дерзкія твердыни... Покровъ упалъ съ твоихъ очей; Открыта бездна заблужденій. Смотри, сквозь зарево огней, Сквозь черный дымъ твоихъ селеній,-На плодъ коварства и измѣнъ! Не ты-ли, яростный, у ствиъ, Передъ рышительною битвой, Клялся вечернею молитвой Разсвять сонмы христіанъ, И беззащитному семейству Передаваль въ урокъ злодъйству Свой утъщительный обманъ? Ты ждаль громоваго удара, Ты вызываль твою судьбу-И пепелъ грознаго пожара Рышиль неравную борьбу!..

На склонъ пасмурныхъ небесъ: Пробудить утренняя птина Веселымъ пъньемъ сонный лъсъ; Обветь духъ отрадной жизни Могучій сонмъ богатырей, И дикій видъ чужой отчизны Предстанеть въ блескъ для очей. О, сколько бурныхъ впечатленій На полъ брани роковой Проснутся въ памяти живой Победоносныхъ ополченій! Минувшій день, минувшій громъ. Раскаты пушечнаго гуда, Картины гибели аула, Пальба и свча, прахъ столбомъ, И визгъ, и грохотъ, и моленье, И саблей звукъ, и ружей блескъ, Бойницъ, заваловъ, саклей трескъ-Все воскресить воображенье... Воть снова царствуеть, кипить Оно въ кругу знакомой сферы... «Ура» отважное гремитъ... Бътутъ на приступъ гренадеры, Долины мирныя Москвы Давно забывшіе для славы; Они безстрашно въ бой кровавый Несуть отважныя главы. На ровъ, на валъ, на ярость встричи, Подъ вихремъ огненныхъ дождей, На пули, шашки и картечи Летять по манію вождей. Ни крикъ, ни вопли, ни стенанье-Ничто отдъльно не гремить: Одно протяжное жужжанье, Разлившись въ воздухв, гудить. Окопы сбиты... Врагь трепешеть. Сбираетъ силы, грянулъ вновь, Бъжитъ, разсвялся—и хлещетъ Ручьями варварская кровь... Повсюду смерть, гроза и мщенье... Пирують буйные штыки; Вездъ разносять истребленье Неотразимые полки.

Тамъ егерь, старый бичъ Кавказа, Притекъ оть Кура на Аргунъ Метать свой гибельный перунъ; А тамъ летучая зараза, Неумолимый Карабахъ, Съ кривою саблею въ рукахъ. Какъ черный духъ, мелькаетъ, рубитъ Ожесточеннаго бойца. И опрокинутаго губитъ Стальнымъ копытомъ жеребца. Куртинъ, казакъ и персіянинъ, Свиръпый турокъ, христіянинъ, Пришельцы дальней стороны, Краса грузинскихъ легіоновъ-Все пало тучею драконовъ На чадъ разбоя и войны... И все утихло: гласъ молитвы Въ дыму, надъ грудой братнихъ телъ, И шумъ, и стонъ, и грохоть битвы... Осталась память славныхъ дълъ!

Одинъ, подъ ризою ночною, Въ туманъ влажномъ и сыромъ, Съ моей подругою-мечтою Сижу на камив гробовомъ. Не кресть-символь души скорбящей-Стоить надъ чуждымъ мертвецомъ: Онъ славенъ гибельнымъ мечемъ, А мечъ-символъ его грозящій... Быть-можеть, твнь его парить, Облекшись въ бурю, надо мною, И невидимою рукою Пришельцу дерзкому грозить; Быть-можеть, въ битвъ оживляла Она отчизны бранный духъ И снова къ мести призывала Сокрытый въ пеплъ Герменчугъ.

# ОСКАРЪ АЛЬВСКІЙ.

(Поэма лорда Байрона).

(1825).

I.

Луна плыветь на небесахъ; Сребрится берегь Лоры; Въ туманныхъ дикихъ красотахъ Вдали чернъютъ горы. Умолкло все... окрестность спитъ; Промчалось время боевъ: Въ чертогахъ Альвы не гремитъ Оружіе героевъ.

Π.

Какъ часто звёздные лучи
Изъ тучъ, въ часы ночные,
Сребрили копья и мечи
И панцыри стальные,
Когда, презрёвши тишину,
Пылая духомъ мести,
Летёлъ сынъ Альвы на войну—
Искать трофеевъ чести!

III.

Какъ часто въ бездны этихъ скалъ, Въками освященныхъ, Воитель мощный увлекалъ Героевъ побъжденныхъ! Быстръе сыпало тогда Свой блескъ свътило ночи, И муки смерти навсегда Смежали храбрыхъ очи.

IV.

Въ послъдній разъ на милый свътъ Изъ тьмы они взирали, Въ послъдній разъ лунъ привътъ Изобразить желали. Они любили—имъ луна Бывала утвшеньемъ;

Они погибли—имъ она Отрадой и мученьемъ...

٧.

Исчезла слава прежнихъ лътъ И сильные владыки,

И замокъ Альвы, храмъ побъдъ, — Добыча повилики.

Въ забвень в сладостных в пъвцовъ И воиновъ чертоги,

И бродять лани вкругь зубцовъ И серны быстроноги.

VI.

Въ тяжелыхъ шлемахъ и щитахъ Героевъ знаменитыхъ, Въ пыли висящихъ на ствнахъ И лаврами обвитыхъ, Гиъздится дикая сова

И вътръ пустынный свищеть; На полъ битвъ растетъ трава И вепрь свиръпый рыщетъ...

VΠ.

О древній Альва—миръ тебѣ,

Ничтожности свидѣтель!
Со славой отдалъ долгъ судьбѣ

Послѣдній твой владѣтель.
Погасъ его могучій родъ;

Нѣтъ ужаса народовъ,
И звукъ мечей не потрясетъ

Твоихъ желѣзныхъ сводовъ.

VIII.

Когда зажгутся небеса,
Разстелятся туманы,
И громъ, и вихри, и гроза
Взбунтують океаны,—
Какой-то голосъ роковой,
Какъ бури завыванье
Иль голосъ тъни гробовой,
Твое колеблеть зданье.

IX.

Оскаръ, вотъ твой м'вдяный щить, Воюющій съ грозами, Носясь по воздуху, звучить Надъ Альвскими ствнами! Воть твой колеблется шеломъ На тъни раздраженной, Какъ черной нощію, крыломъ Орлинымъ осъненный.

X

Ходили чаши по рукамъ
Въ рождение Оскара;
Взвивался пламень къ облакамъ
Веселаго пожара \*):
Владыка Альвы ликовалъ
Въ кругу своихъ героевъ,
И бардъ избранный воспъвалъ
И громъ, и вихри боевъ.

XI.

Ловецъ пернатою стрѣлой
Разилъ въ стремнинахъ ланей,
И рогъ отрадный боевой
Сзывалъ питомцевъ браней.
Призывный рогъ плѣнялъ ихъ слухъ,
И арфы золотыя
Восторгомъ зажигали духъ,
Какъ дѣвы молодыя.

XII.

«О будь, невинное дитя»,
Пророчиль старый воинь,
«Могучь, безтрепетень, какь я,
Будь Ангуса достоинь!
Да будуть дъвы прославлять
Копье и мечь Оскара;
Да будеть злобный трепетать
Оскарова удара!»

XIII.

Проходить годь—и снова пирь:
У Ангуса два сына;
И весель онъ при звукв лиръ,
И радостна дружина.
Копье-ли учать ихъ метать—
Ихъ дикій вепрь трепещеть;

<sup>\*)</sup> Бритты имъли обыкновеніе зажигать дубы въдни празднествъ. А. П.

Стрълу-ли мъткую пускать— Никто върнъй не мечеть.

XIV.

Еще младенцы по лътамъ—
Они въ рядажъ героевъ:

По грознымъ, пагубнымъ мечамъ Ихъ знають въ вихръ боевъ.

Кто первый грянуль на враговъ?

Чьихъ странъ герои эти? То цвѣтъ Морвеновыхъ сыновъ, То Ангусовы дѣти.

XV.

Чернъе вранова крыла, Съ небрежной красотою,

Вокругъ Оскарова чела

Власы вились волною; Ихъ вътръ вздымалъ на раменахъ

Угрюмаго Аллана.

Оскаръ былъ мъсяцъ въ облакахъ; Алланъ—какъ тънь тумана.

XVI.

Оскаръ, съ безтрепетной душой, Чуждался зла и лести;

Всегда волнуемый тоской,

Алланъ былъ склоненъ къ мести.

Оскаръ, какъ искренность, не зналъ Притворствовать искусства;

Алланъ въ душъ своей скрывалъ Завистливыя чувства.

XVII.

Съ блестящей утренней звъздой Въ лазури небосклона

Равнялась гордой красотой

Царица Сутгантона. И не одинъ герой искалъ

Супругомъ быть прекрасной,—

И къ дъвъ милой запылалъ Оскаръ любовью страстной.

XVIII.

Кеннеть и царственный вѣнецъ Приданымъ къ сочетанью, И въ думъ радостной отецъ Внималъ его желанью;

Ему пріятенъ былъ союзъ Съ колвномъ Гленнальвона:

Онъ мнилъ посредствомъ брачныхъ узъ

Соединить два трона.

XIX.

Я слышу рокоты роговъ И свадебные клики,

И сонмы старцевъ и пъвцовъ

Ликуютъ вкругъ владыки; Летаютъ персты по струнамъ,

Пылаеть дубъ стольтній,

И ходить быстро по рукамъ Стаканъ отцовъ завътный.

### XX.

Въ одеждахъ пышныхъ и цветныхъ Герои собралися,

И въ Альв'в п'всни д'ввъ младыхъ И цитры раздалися.

Кипить въ сердцахъ восторгь живой: Всв пьють веселья сладость—

И Мора, въ ткани золотой, Таитъ невольно радость.

### XXI.

Но гдѣ Оскаръ? Ужъ меркнетъ день;
Клубятся въ небѣ тучи;

Покрыла лѣсъ и горы тѣнь... Приди, ловецъ могучій!

Луна лість дрожащій світь Изъ облака тумана;

Невѣста ждетъ—и нѣтъ ихъ, нѣтъ Оскара и Аллана.

## XXII.

Пришелъ Алланъ, съ невѣстой сѣлъ, И въ думу погрузился.

И воть отецъ его узрълъ:

«Куда Оскаръ сокрылся?

Гдѣ были вы во тьмѣ ночной?» — «Гоняя лютыхъ вепрей,

Давно разстался онъ со мной Въ кустахъ дремучихъ дебрей.

#### XXIII.

«Гроза реветь; быть-можеть, онь Зашелъ далеко въ горы:

Ему пріятнъй звъря стонъ

Руки предестной Моры».— Мой сынт любезный мой Оскарт!

«Мой сынъ, любезный мой Оскаръ!» Вскричалъ отецъ унылый;

«Гдъ ты? гдъ ты? Какой ударъ И мнъ, и Моръ милой!

#### XXIV.

«Скоръй, о воины-друзья, Обръсть его теките,

Спокойте Мору и меня:

Оскара приведите! Ступай, Алланъ,—ищи его,

Пройди лъса, долины...

Отдайте сына моего Мнъ, върныя дружины!»

## XXV.

Въ смятень все. — «Оскаръ, Оскаръ!» Взывають зв вроловы,

И грозно вторить имъ ударъ Въ поднебесьъ громовый.

«Оскаръ!» отвътствують лъса; «Оскаръ!» грохочуть волны

И воють буря и гроза— И всв опять безмолвны.

#### XXVI.

Денница гонить мракъ ночной, Сводъ неба прояснился;

Проходить день, прошель другой,—Оскарь не возвратился.

Приди, Оскаръ!—невъста ждеть, Ждуть дъвы молодыя;

И нътъ его—и Ангусъ рветъ Власы свои съдые.

#### XXVII.

«Оскаръ, предметь моей любви! Оскаръ, мой свътлый геній! Ужели ты съ лица земли Нисшелъ въ обитель тъней? О, гдё ты, сына моего Убійца потаенный? Открой его, открой его, Властитель надъ вселенной!

### XXVIII.

«Выть-можеть, жертва злобы, онт Лежить безъ погребенья, И трупъ героя обреченъ Звърямъ на расхищенье; Выть-можеть, змъй въ его костяхъ Бъльющихъ таится, И на скалъ Оскаровъ прахъ Луною серебрится.

#### XXIX.

«Не съ честью онъ, не въ битвѣ палъ, Но отъ руки поносной; Сразилъ могучаго кинжалъ— Не мечъ побъдоносный. Никто слезой не ороситъ Оскаровой могилы И славы холмъ не посътитъ Въ часъ полночи, унылый.

#### XXX.

«Оскаръ, Оскаръ! Закрылъ-ли ты Плвнительные вгоры? Правдивы-ль Ангуса мечты И Вышнему укоры? Погибъ-ли ты, сынъ милый мой, Души моей отрада? Сдружися, смерть, сдружись со мной, Небесъ благихъ награда!»

#### XXXI.

Такъ старецъ, мучимый тоской,
Излилъ свое волненье;
И чуждъ душѣ его покой,
И чуждо утѣшенье.
Повсюду горестный влачитъ
Губительное бремя,
И рѣдко духъ его живитъ
Цѣлительное время.

#### XXXII.

«Оскаръ мой живъ», онъ льстить себя Надеждою пріятной, И снова мнить: «несчастенъ я, Погибъ онъ невозвратно». Какъ зв'єзды яркія во мгл'є То меркнуть, то пылають, Печаль съ отрадой на чел'ь У Ангуса сіяють.

#### XXXIII.

Текутъ за днемъ другіе дни Чредою постоянной, И кроють будущность они Зав'всою туманной. Плыветь луна; проходить годъ; «Оскаръ не возвратится»,—И ріже старецъ слезы льеть, И менте крушится.

## XXXIV.

Оскара нѣть—Алланъ при немъ:
Онъ дней его опора;
И тайнымъ пламеннымъ огнемъ
Къ нему пылаетъ Мора.
Подобный брату красотой
И дѣвъ очарованье,
Привлекъ онъ Моры молодой
Летучее вниманье.

### XXXV.

«Оскара нътъ; Оскаръ убитъ,
И ждать его напрасно»,
Стыдливо дъва говоритъ,
Сгорая нъгой страстной;
«Когда-жъ онъ живъ, то, можетъ быть,
Я—жертвою обмана;
Люблю его, клянусь любить
Прелестнаго Аллана».

### XXXVI.

—«Алланъ и Мора! годъ одинъ», Имъ старецъ отвъчаетъ, «Продлите годъ: погибшій сынъ Миъ сердце сокрушаетъ! Чрезъ годъ и ваши, и мои Исполнятся желанья; Я самъ назначу день любви И бракосочетанья...»

### XXXVII.

Проходить годъ. Ночная твнь
Туманить люсь и горы;
И воть насталь желанный день
Для юноши и Моры.
Пышне на небе блестить
Светило золотое;
Быстрей во взорахъ ихъ горить
Веселіе живое.

## XXXVIII.

Я слышу рокоты роговъ
И свадебные клики,
И сонмы старцевъ и птвиовъ
Ликують вкругъ владыки;
Летаютъ персты по струнамъ,
Пылаетъ дубъ столътній,
И ходитъ быстро по рукамъ
Стаканъ отцовъ завътный.

## XXXIX.

Въ одеждахъ пышныхъ и цвётныхъ Герои собралися,
И въ Альве пёсни дёвъ младыхъ И цитры раздалися.
Забыта горесть прежнихъ дней;
Всё пьють блаженства сладость,
И средь торжественныхъ огней
Таитъ невеста радость.

#### XL.

Но кто сей мужъ? Невольный страхъ Черты его вселяють;
Вражда и месть въ его очахъ,
Какъ молніи, сверкають.
Незнаемъ онъ, не Альвы сынъ,
Свиръпый и угрюмый;
И съль отъ всёхъ вдали одинъ,
Исполненъ тяжкой думы.

#### XLI.

Окресть рамень его обвить
Плащь черный и широкій;
Перо багровое свнить
Шеломь его высокій.
Слова его, какь гуль вдали,
Какь громь передъ грозою;
Едва касается земли
Онъ легкою стопою.

#### XLII.

Ужъ полночь. Гости за столомъ; Живъе арфы звуки, И кубокъ съ дъдовскимъ виномъ Изъ рукъ летаетъ въ руки. Желаютъ счастъя молодымъ, Поютъ во славу Моры; Стремятся радостные къ нимъ Привътствія и взоры.

## XLIII.

И вдругъ, какъ бурная волна,
Воспрянулъ неизвъстный,
И воцарилась тишина
И трепетъ повсемъстный...
Умолкъ веселый шумъ ръчей
И свадебные клики,
И страхъ проникъ въ сердца гостей,
И Моры, и владыки.

#### XLIV.

«Старикъ», сказалъ онъ, «вкругъ тебя,
Какъ звёзды вкругъ тумана,
Пирують вёрные друзья
И славять бракъ Аллана.
Я пилъ за здравіе сего
Счастливаго супруга..
Пей ты за здравье моего
Товарища и друга!

## XLV.

«Скажи мнѣ, старецъ, для чего Оскаръ не раздѣляетъ Веселья брата своего? Зачъмъ не поминаетъ Никто при васъ о семъ ловић?
Гдт Альвы украшенье?
Зачтиъ не здтсь онъ, при отцтв?
Ръши мое сомпънье!»

#### XLVI.

— «Оскаръ гдё: » Ангусь отвічаль, И сердце въ немъ забилось, И въ золотой его бокаль Слеза изъ глазъ скатилась. «Давно, мой другъ, Оскара ність: Гдів онъ—никто не знаеть; Лишь онъ одинъ на склонів лість . Меня не утівшаеть ».—

## XLVII.

«Лишь онъ одинъ тебя забыль...»
Съ улыбкою ужасной
Свирвный воинъ возразилъ;
«А можеть-быть напрасно
Ты плачешь каждый день объ немъ,
И намъ бы о геров
Бесвдовать, какъ о живомъ,
Въ пиру, при шумномъ ров.

## XLVIII.

«Наполни кубокъ свой виномъ,
И пусть онъ переходить
Изъ рукъ въ другія за столомъ:
Оскара онъ приводитъ
На память любящимъ его.
Я всёмъ провозглашаю:
За здравье друга моего
Оскара—выпиваю»!..

# XLIX.

— «Я пью», отвътствуетъ старикъ,
«За здравіе Оскара!»—
И загремътъ всеобщій крикъ:
«За здравіе Оскара!»
— «Оскаръ въ душѣ моей живетъ»,
Сказалъ старикъ, «какъ прежде;
И если живъ онъ, то придетъ:
Я върю сей надеждъ».—

«Придетъ иль нётъ, но что-жъ Алланъ Не пьетъ вина со мною

И держить полный свой стаканъ Дрожащею рукою?

Зачемъ, скажи, Оскаровъ брать, Зачемъ сіе смущенье?

Иль ты не можешь и не радъ Исполнить предложенье?

LI.

«Какой тебя волнуеть страхъ? Мы пили—не робъли!»

И быстро розы на щекахъ Аллана помертвѣли.

Течетъ съ лица холодный потъ; На всвхъ взоръ дикій мечеть;

Къ устамъ подноситъ—и не пьеть, И въ ужасъ трепещеть.

LH.

«Не пьешь, Алланъ! прекрасно, такъ!.. Любви весьма недестной

Ты показаль намъ явный знакъ!» Воскликнулъ неизвъстный;

«Я вижу: хочешь честь воздать Геройскому ты праху,

Но на челѣ твоемъ печать Не радости, а страху».

LIII.

Алланъ невърною рукой,

Предъ воиномъ грозящимъ, Подноситъ кубокъ круговой

односить куоокь круговои
Кълетамъ своимъ пос

Къ устамъ своимъ дрожащимъ... —«Я пью», сказалъ, «за моего

Любезнаго Оскара!..» И кубокъ палъ изъ рукъ его,

1 куоокъ паль изъ рукъ его, Какъ будто отъ удара!

LIV.

«Я слышу голось: это онъ— Братоубійца злобный!» Раздался вдругь протяжный стонъ И вопль громоподобный. «Убійца мой!»—отозвалось
По встыть концамъ собранья,
И съ страшнымъ гуломъ потряслось
Стремительно все зданье...

LV.

Померкъ румяный свёть огней,
Загрохотали громы,
И сталь незримь въ кругу гостей
Чудесный незнакомый;
И отвратительный фантомъ,
Въ молчаніи суровомъ,
Предсталь, одбянный плащомь,
Широкимъ и багровымъ.

LVI.

Изъ-подъ полы огромный мечъ,
Кинжалъ и рогъ блистаютъ,
И перья черныя до плечъ
Съ шелома упадаютъ;
Зіяетъ рана на его
Груди окровавлённой,
И страшны блёдное чело
И взоръ окаменённый.

## LVII.

Съ приввтомъ хладнымъ и нвинмъ
На старца онъ взираетъ
И, взоръ осклабивъ, передъ нимъ
Колвно преклоняетъ;
И грозно кажетъ на груди
Запекшуюся рану
Безъ чувствъ простертому среди
Друзей своихъ Аллану.

#### LVIII.

Вновь громы въ мрачныхъ облакахъ
Надъ Альвой загремъли:
Щиты и латы на ствнахъ
Протяжно зазвенъли,
И твнь, въ ужасной красотъ,
Одвянная тучей,
Взвилась и скрылась въ высотъ,
Какъ метеоръ летучій.

LIX.

Разстроенъ пиръ; соборъ гостей Умолкъ, безмолвенъ въ страхѣ! Но кто—не Ангусъ-ли? кто сей Поверженный во прахѣ? Нътъ, дни владыки спасены:
Онъ житъ не перестанетъ; Но лни Аллана сочтены:

Онъ болве не встанеть...

LX.

Безъ погребенья брошенъ былъ
Убійцей трупъ Оскара,
И вътръ власы его носилъ
Въ долинъ Глентонара.
Не въ битвъ жизнь окончилъ онъ,
Не мощною рукою,
Вънчанный славой, пораженъ,

Но братнею стрѣлою.

LXI.

Какъ въ летній зной увядшій цвёть,
Онъ палъ, войны питомець!
Ему и памятника нёть!..
Ужасный незнакомецъ,
Никемъ не узнанный, исчезъ;
Другое привидёнье,
Какъ было признано,—съ небесъ

LXII.

Оскарово явленье.

Прошли твои златые дни,

Невъста гроба, Мора!

Не узрять болье они

Имъ пагубнаго взора!

Живи, снъдаема тоской,

Печальна и уныла;

Взгляни сюда: сей холмъ крутой—

Алланова могила.

LXIII.

Какіе барды воспоють На арф'в громогласной И позднимъ л'втамъ предадутъ Конецъ его ужасный? Какой возвышенный пъвецъ Возвышенныхъ дъяній Возложитъ риторскій вънецъ На урну злодъяній?

LXIV.

Пади, вънокъ поэта, въ прахъ!

Ты—не награда злобъ:
Одно добро живеть въ въкахъ,
Порокъ—истлъеть въ гробъ!
Напрасно жалости злодъй
У менестреля просить:
Проклятье брата и людей
Мольбы его разносить.

VI.

# СМЕРТЬ СОКРАТА.

(Изъ Ламартина). (1826).

Сократь утышаеть своихъ плачущихъ учениковъ.

« Вы плачете, друзья—и плачете въ то время, Когда моя душа, какъ чистый фиміамъ, Навъкъ освободясь отъ тягостнаго бремя,

Стремится къ небесамъ; Когда она, въ пылу священнаго восторга, Какъ свътлый, горній духъ, стрясая прахъ земной,

Изъ царства горести парить на лоно Бога

И петины святой.

Что время, и что жизнь безъ смерти въ сей юдоли? Зачъмъ пріятно мив за истину страдать? Зачъмъ моя душа оковы сей неволи

Пылаеть разорвать?

Что значить, о друзья, безь смерти добродьтель? Что память мудраго въ потомства оживить? Смерть! смертію одной Верховный Благодьтель Ее вознаградить.

Она не бичъ людей, но жребій вождельный, Побадоносный давръ, торжественный вынецъ. Которымъ насъ дарить рукой благословенной Всевадущій Творецъ.

И если-бъ. вопреки могучему велкных. Я жизнью дережиль и могь ее продлить.— О, други, и тогда, покорный Провиденью, Я не желаль бы жить.

Не плачьте обо мнв: не «корбью удрученныхъ Пріятно мнв узрвть сподвижниковъ моихъ, Но съ радостнымъ челомъ и амброй окуренныхъ И въ тканяхъ порогихъ.

Какъ юноша-женихъ ув'внчанный цв'втами Къ нев'вств молодой идетъ при звукахъ лиръ, Такъ я хочу идти, о други, между вами

На смертный въчный пиръ.

Что значить умереть? Прервать соединенье Небеснаго луча съ презрънною землей, И снова исполнять свое предназначенье За пверью гробовой.

Напрасно челов'вкъ стремится за блаженствомъ: Подобный узнику, стрегомому въ тюрьм'в, Од'вянный своимъ земнымъ несовершенствомъ, Блуждаетъ онъ во тъм'в.

Но тоть, кого волна низвергла въ пристань мира, Кто жизни новый свъть съ спокойствіемъ узръль, Тоть самъ, какъ лучъ зари, во области эсира, На небо полетълъ.

Онъ чуждъ уже своей презрѣнной оболочки; Союзъ съ землей его не въ силахъ тяготить, И жизнь, и смерть предъ нимъ невидимыя точки:

Онъ снова началъ жить!

«Но смерть есть чаша золь—край бѣдствій и страданій!» Друзья, не можеть быть... Сей тяжкій переломъ Есть странствія конець и горькихъ испытаній, И зло вездѣ сь добромъ.

Не зримъ-ли мы, что день течеть за мракомъ ночи, Пріятная весна за хладною зимой; Съ воззрвніемъ на світь блестять младенца очи

Невинною слезой. Верховнаго Творца могучая десница Сравняла море зла и море вычныхъ благъ: Предшественница тьмы, безсмертія денница—

Воть къ Богу первый шагъ.

Не знаю: съ торжествомъ иль грустью безнадежной Ввергается душа въ объятія ея; Но, съ чистою душой, сей жребій неизбіжный

Не страшенъ для меня. Я думаю, что Богь за жизнію земною, Какъ правый и благій, блаженство обречеть, И сердце поразивъ губительной стрілою,

Бальзамъ въ него прольеть...»

Мы слушали... Одинъ улыбкою сомнънья Сократовы слова Цебесъ сопровождалъ,—

> И, полный вдохновенья, Учитель продолжаль:

«Такъ, други! первый лучъ блистательной зарницы, Летучій аромать мастики и цвътовъ, Сліянный голось дъвъ съ гармоніей пъвницы

И звуки милыхъ словъ —

Ничто не превзойдеть чистьйшаго восторга Страдалицы души, летящей къ небесамъ... Что жизнь, что смерть, что міръ?—ничто предъ славой Бога; Удъть нашъ, счастье: тамъ.

Довольно-ль умереть, чтобъ снова возродиться? Нёть! къ Вышнему предстань съ невинною душой, Оть тавна и страстей умёй освободиться

Предъ жизнію другой;

Жизнь въ смерть преобрати: земная жизнь—сраженье, Смерть—лавръ, земля—огонь, въ который человъкъ Свергаетъ навсегда земное облаченье,

Окончивъ краткій въкъ.

Тогда, друзья! тогда, отъ узъ освобожденный, Пріемлеть онъ уже награду отъ небесъ; Простеръ крылв, парить, онъ тамъ въ свии блаженной— И міръ предъ нимъ исчезъ!

Такъ, смертный счастливый, покорный вышней власти, Который суету разсудку подчинилъ,

Который обуздаль презрительныя страсти, Законъ и правду чтиль,

Который ниспроверть безсмертія преграду, Быль злобы врагь, дышаль и жиль однимь добромь,— Страдалець праведный украсится въ награду

Божественнымъ вънцомъ.

Но тоть, кто ложный блескъ обманчивыхъ мечтаній Священной истинъ безумно предпочель, Кто, чувственности рабъ, въ юдоли испытаній

Стезей невърной шелъ,

Кто въ вихрів суеты, забавъ и наслажденій, Въ порочномъ торжествів, какъ Леда, утопалъ, Кто неба гласъ, среди грівховныхъ упоеній,

И совъсть заглушалъ,—

О. други! никогда тоть смертный злочестивый Земныхъ своихъ оковъ не можетъ сокрушить... Разрушится надъ нимъ гневъ Бога справедливый-

По смерти будеть жить!

Какъ жалостная твнь преступной Арахнеи, Въ кругу своихъ дътей, страдать осуждена-И неразлучны съ ней сыны ея-злодъи.

И мучится она;

Такъ точно и душа преступника земнаго Подвергнется нав'вкъ сей горестной судьбъ-Не къ Богу воспарить, но съ твломъ будеть снова

Въ мучительной борьбв...»

Умолкъ... Сомнительный Цебесъ прерваль молчанье. «Сократь», въщаеть онъ, «пріятно для меня На въчность и на судъ небесный упованье, Безсмертью вфрю я;

Согласенъ я, что жизнь—ничтожное мгновенье: Тому примъромъ все, тому примъромъ ты; Но дай на мой вопросъ правдивое ръшенье-Я въ бездив темноты.

Ты рекъ: душа живеть за дверью гробовою; Но если въ факел в свътильникъ догорълъ, То гдв огонь? куда съ последнею струею Сей пламень отлетвль?

Свътильникъ и огонь-все вмъстъ исчезаетъ; Іуша, безсмертіе—не разны, а одно; Безсмертье, какъ огонь, отъ тыла отлетаеть-

И послъ глъ-жъ оно?

Иль такъ сравнимъ: душа для чувственнаго тела Нужна, какъ арфъ звукъ; отъ времени и дътъ Разрушилась она, разбилась и истлела...

Гдв-жъ звукъ, коль арфы нетъ?»

Съ уныніемъ въ очахъ, съ поникшими главами Внимали мудрецы Цебесовымъ словамъ И мнили: «правъ Цебесъ—и все подъ небесами Готовится червямъ;

Все будетъ жертвою земли и разрушеній; Гдъ звукъ, коль арфы нътъ? Гдъ ждать вънца наградъ?... ...И мнилось, ожидаль небесныхь вдохновеній

И генія Сократь.

Какъ старецъ, на пиру весельемъ оживленный, Какъ солице, просіявъ въ туманныхъ высотахъ, Изрекъ ему отвъть страдалецъ незабвенный

Въ божественныхъ словахъ:

«Друзья мои! огонь—ничтожное сравненье Съ лучемъ Всевышняго—съ безсмертною душой: Съ душой и бренностью такое-жъ съединенье,

Какъ съ небомъ и землей.

Душа есть чистый свёть, всевидящее око, Предъ коимъ въ жизни сей не скрыто ничего; Все зрить душа и здёсь, и въ вечности глубокой—Она душа всего.

Рожденье, красоту и смерть земнаго свъта— Все чувствуеть она, но только вит себя; Предъ нею будущность туманомъ не одъта,

Предъ ней всегда заря.

Исчезнеть все,—она, какъ время, непремънна; Гдъ смерть—ей жизнь, гдъ мракъ—ей свъть. Всегда жива... Исчезнуть свъть и тьма, разрушится вселенна—

Не рушится она.

Ты мнишь: душа для чувствъ есть арфы звукъ согласный, А арфа будетъ прахъ отъ времени и лътъ... Цебесъ, не льстись мечтой и ложной, и опасной:

Душъ предъла нъть.

Судьба земныхъ вещей ничтожна, быстротечна; Но тайною душой, но нами движетъ Богъ. Перстъ Божій—звукъ души; какъ Богъ, душа безвъчна... Безсмертенъ я! восторгъ!..»

И между тыть уже румяное свытило На запады текло во блескы красоты И, крояся вы волнахъ, печально золотило

Гимета высоты.

Спѣшили къ берегамъ, бѣлѣя парусами, Укромныя ладьи веселыхъ рыбарей, И, съ радостными ихъ сливаясь голосами, Пѣлъ въ рошѣ соловей.

И ближе пастуховъ свиръли раздавались И—счастливыхъ людей отрада и покой—Въ темницъ мудреца съ тоской согласовались, Какъ отблескъ свъта съ тьмой.

# VII. ТРОЯНКИ.

KAHTATA.

(Изъ Делавиня).

(1833).

\*Αλλφ τῶν χαλχεγχέων Τρωων \*Αλοχοι μέλεαι, Καὶ χοῦραι χαὶ δύσνυμφοι, Τύφεται \*Ιλιον Αἰάζωμεν. Θερμπιασε.

Троянки пленныя на бреге Симоиса, Страдальческой толпой, Воспоминали дни безпечности святой, Которые для нихъ такъ быстро пронеслися. Съ слезами на очахъ,

Съ слезами на очахъ, Съ челомъ, увядшимъ отъ печали, Онъ на Иліонъ разрушенный взирали, И грусть ихъ излилась въ унылыхъ голосахъ...

# хоръ.

Отечество рабовъ, погибшая держава, Исчезъ твой блескъ, померкла слава!

## ТРОЯНКА.

Царей сосъдственныхъ надежда и оплотъ, Какъ часто Иліонъ былъ върной ихъ защитой! Безчисленный народъ,

Какъ волны, наполнялъ сей городъ знаменитый; Полеть губительный въковъ

Коснуться не дерзаль его огромныхъ башенъ; Возникшій изъ земли вельніемъ боговъ,

Верхами храмовъ и дворцовъ

Касался онъ, какъ полубогь безстрашенъ, Обители своихъ божественныхъ творцовъ.

## ДРУГАЯ.

И пятьдесять сыновъ—честь Трон— Сидћли на пиру у добраго отца, И старецъ изливалъ веселіе въ сердца, И върилъ въ счастіе земное,

Не видя счастію конца!

третья.

Надежда царственнаго дома, О Гекторъ, ты пріемлешь щить; Жел'взомъ грудь твоя блестить;
Перо съ тяжелаго шелома
Чело высокое с'внить.
Передъ Гекубой устрашенной
На играхъ мечъ твой засверкалъ,
И лавръ поб'вдный ув'внчалъ
Твою главу, непоб'вжденный.
Прими, Гекуба, сей в'внокъ,
Надежды радостной залогъ,
Изъ рукъ любимаго героя...
Увы, преступный сынъ и братъ
Вновь обнажать его булатъ...
Но игры грозныя тогда увидитъ Троя!

юная лава.

Такъ Поликсена молодымъ Своимъ подругамъ говорила:
«Для насъ весна подъ небомъ голубымъ Благоуханіе разлила;
Для насъ и игры, и цвъты...»
Увы. она не говорила:

«На этихъ берегахъ, гдъ въ блескъ красоты Цвъту я жизнью безмятежной,

Оплачуть жребій мой, жестокій, неизбежный!» Своимъ подругамъ никогда Она не говорила:

«Я кровью орошу прекрасныя м'єста, Гд'є съ вами игры я д'єлила; Среди несорванных цв'єтовъ Мн'є гробъ безвременный готовъ!»

хоръ.

Отечество рабовъ, погибшая держава, Исчезъ твой блескъ, померкла слава!

ТРОЯНКА.

Что за корабль на былыхъ парусахъ Скользить по влагы моря сонной? Его, какъ будто на крылахъ, Амуръ лельеть благосклонный.

ДРУГАЯ.

Онъ въ наши ствны мчить раздоръ, Убійство, гибель и позоръ!

О, богъ морей, Нептунъ, отмсти прелюбодъю! Властительный Зевесъ, Сошли твой ярый громъ и молнію съ небесъ Навстръчу хищнику, злодъю!

## пврвая.

Но нѣтъ, труба звучить, Желѣзо засверкало;

Трещать скалы, упаль разрушенный гранить; Кровь льется, туча стрёль и копій засвистала...

Тамъ колесница, тамъ боецъ

Встрачають въ тесноте свой жалостный конецъ,

И смерть запировала!

Ужасный видъ: Гроза въ бояхъ, Ахиллъ летитъ---И все во прахъ! Предъ нимъ боязнь; За нимъ во следъ Позоръ и казнь И море бѣдъ... Внезапный страхъ У всвхъ въ очахъ; На полъ брани, Съ мечемъ во длани, Стоить одинъ Противъ Зевеса И Ахиллеса Пріамовъ сынъ!

# BTOPAS.

Несчастныя троянки, Омойте чистою водой Его священные останки:

Палъ Гекторъ, палъ герой!..

Тдв амбра, ароматъ, мастики и куренья?

Пусть вкругъ его костра гремитъ вашъ жалкій стонъ,

Сливаясь съ пъснію живаго сожальнья!..

Трояне-воины, ужъ нътъ его!.. Вотъ онъ!..

Кропите жаркими слезами Прахъ сына славы и побъдъ!.. Вънчайте, дъвы, гробъ великаго цвътами!.. Пріамъ идеть за сыномъ вслъдъ... X 0 РЪ.

Вънчайте, дъвы, гробъ великаго цвътами!.. Пріамъ идеть за сыномъ вслъдъ...

троянка.

Ты спишь, о Иліонъ, и съ радостью жестокой Ликуеть Пирръ въ твоихъ ствнахъ; Какъ тигры алчные въ глупи далекой, Повсюду нанося отчаянье и страхъ, Свирвиствують сыны торжественной Эллады.

другая.

Разгонить вътръ ночную тънь, Аргосъ освътить ясный день; Но Трою—мрачный, безъ отрады!

ПЕРВАЯ.

О, ночь ужасная, коварный сонъ! Зачёмъ вокругъ меня мелькаютъ привпдёнья? Откуда тусклый блескъ и звёрскій вопль и стонъ? Какъ бёдственна минута пробужденья!..

юная троянка. Мой братъ Стенелломъ умерщвленъ.

вторая.

Сестра моя въ огит Аяксовыхъ объятій.

третья.

Къ Улиссовымъ стопамъ отецъ мой низложенъ.

первая.

О день позора, день проклятій!..
Дворцы разграблены; святыня сожжена;
Младенцы, сестры, дввы, жены—
Подъ мечъ иль въ плвнъ, безъ обороны...
Одна могила всвмъ гражданамъ суждена!..

BTOPAS.

Простите вы, поля родныя Трои, Угасшій родъ царей, погибшіе герой, Святой отчизны красота! И Ида съ пышными холмами, И солнце св'єтлое съ родными небесами, Простите навсегда!..

ПЕРВАЯ.

Лесовъ и мрака грозный житель, Тигръ алчный къ той долине подойдеть, Гдв нькогда травой святыня зарастеть, И осквернить его приходъ Боговъ старинную обитель.

BTOPAS.

И пастырь Иды, молчаливь, Въ развалинахъ священныхъ, Подъ твнью лавровъ и оливъ, Троянской кровью обагренныхъ, Гдв стонеть въ сонмв убіенныхъ Пріама-мученика твнь,—

Придеть искать слідовь разрушенной державы, Гробницы Гектора; а надъ могилой славы Играеть между тімь блуждающій олень...

## третья.

А мы, несчастные останки разрушенья! Въ слезахъ пройдеть нашъ грустный въкъ; Волной обиды и презрънья Насъ море выбросить на чужеземный брегъ.

## ЧЕТВЕРТАЯ.

Узримъ пиры враговъ; съ мучительнымъ позоромъ Мы уготовимъ имъ столы; Укажутъ жены ихъ съ улыбкой и укоромъ На наши робкія, покорныя главы; И въ чашахъ золотыхъ, въ которыхъ наши дёды Пивали нёкогда за вольность и любовь, Мы будемъ подносить для наглой ихъ бесёды Вино, развратъ и нашу кровь...

# первая.

Воспойте Иліонъ, отверженный богами, Воспойте, скажуть намъ, ничтожные рабы! Пусть гимны Трои между нами Гремять велініем судьбы!..

О рѣки Иліона, Мы пили радостно на вашихъ берегахъ, Когда вокругъ отеческаго трона Кипѣлъ съ веселіемъ въ сердцахъ

Народъ, любимый небесами, Въ войнъ и въ тишинъ прославленный землями!.. Но гимнъ троянскій, гимнъ неволи роковой

Не огласить земли чужой!..

#### BTOPAS.

Ты хочешь слышать півснь рабыни, Безчувственный народь? Отдай намъ матерей, Отдай отцовъ, дітей и братьевъ, и мужей! Исторгии Иліонъ изъ жалостной пустыни, Въ которую его уміль ты превратить! Но если власть твоя не въ силахъ возвратить

Величія сожженнаго Пергама,
Когда не можещь оживить
Сыновъ и воиновъ Пріама,
Послушай плачъ,—а гимнъ неволи роковой
Не огласить страны чужой!..

хоръ.
Простите-жъ вы, поля родныя Трои,
Угасшій родъ царей, погибшіе герои,
Святой отчизны красота!
И Ида съ пышными холмами,
И солице свътлое съ родными небесами,
Простите навсегла!..

VIII.

# ВИДЪНІЕ БРУТА. (1833).

Слетела ночь въ красе печальной На Филиппинскія подя: Последній лучь зари прощальной Впила холодная земля. Между враждебными щатрами Народа славы и войны Туманъ сгущенными волнами Разнесъ отраду тишины. Тревоги ратной гуль мятежный, Стукъ коній, броней и мечей Умолкъ; кой-гдъ въ дали безбрежной Мелькаеть зарево огней; Протяжно стонеть конскій топоть, И, замирая въ тьм' в ночной, Сливаеть эхо звучный ропоть Съ отзывомъ стражи боевой. И тихо все... Судьба вселенной Погружена въ глубокій сонъ: Одинъ булатъ окровавленный

Предпишеть съ утромъ ей законъ. Но чей булать окровавленный? Святой защитникъ вольныхъ странъ, Или поносный и презрънный Булать-убійца сограждань? Погибнеть сонмъ тріумвирата, Или, презръвши долгъ и честь Готовить римлянинъ для брата Позоръ и цезарскую месть? Все спить... Ужасная минута!.. Ужель зловищій, тяжкій сонъ Смыкаеть также очи Брута? Ужель не бодрствуеть и онъ? О, нъть! волнуясь жаждой боя, Въ его груди пылаетъ кровь: Въ его груди, въ душъ героя Горить къ отечеству любовь!.. Во тьм'в полуночи глубокой, Угрюмъ, задумчивъ и унылъ, Подъ кровомъ ставки одинокой, Онъ безотрадно опочилъ. Но сна вотще искали въжды: Предчувствій горестныхъ толпа, И отдаленныя надежды, И своенравная судьба-Его насильственно терзали. Онъ ждалъ, онъ виделъ море бедъ; За думой черной налетали Другія черныя воследъ. То, жертва сильныхъ впечатленій, Въ волненьи намяти живой, Онъ воскрешалъ угасшій геній, Судьбу страны своей родной: Онъ пробъгалъ картины славы, Тв достопамятные дни, Когда Римъ, гордый, величавый, Былъ удивленіемъ земли; Когда Камиллы, Сципіоны Дробили, въ гитвът роковомъ, Составы царствъ, крушили троны Народной вольности мечемъ; Когда рождались для потометва Сцеволы, Регуль, Цинцинать;

Когла быль Римь безь в роломства Своболной быностью богать... То снова, въ вихрь переворотовъ Проникнувъ съ тайною тоской, Онъ видълъ гибель патріотовъ Надъ ихъ потупленной главой: Раздоры Марія и Силлы, Какъ бурный нравственный потопъ. Разрушивъ щить народной силы, Повергли Римъ въ кровавый гробъ; Два солнца Рима, два злодъя Въ крови отчизны возросли-Помпей и Цезарь... Прахъ Помпея Съ гражданской жизнью погребли... Лепидъ, Октавій, Маркъ-Антоній Судьбы заутра изрекутъ: Иль самовластіе на трон'в, Или свободный Римъ и Бруть.

«Глава, десница заговора, Я первый вольность пробудиль; Я первый генія раздора, Завоевателя Босфора. Отца и друга умертвилъ. Ничтожный, робкій сонмъ сената Моей надеждв измвниль-И предъ мечемъ тріумвирата Колвна рабства преклонилъ... Позоръ мужей, позоръ вседенной, Тебя проклятіе въковъ Постигнеть твнью раздраженной Въ предвлахъ смерти, въ тъмъ гробовъ! Звучать, о Римъ, твои оковы, Безгласенъ доблестный народъ: Но, Римъ, отмстители готовы: Тарквиній, часъ твой настаеть! Ударить онъ, сей въстникъ казни, Его злов'вщій, грозный бой, Отгрянеть съ ужасомъ боязни Въ сердцахъ отваги роковой!.. Последній разъ поля отчизны Я потоплю въ крови родной, И кликъ безумной укоризны Иль голось славы въковой

Предасть потомкамъ дальнимъ повъсть О битвъ будущаго дня, И пощадить, быть-можетъ, совъсть Убійцы друга и царя!»

Такъ вождь свободныхъ ополченій Мечталь въ порывъ бурныхъ думъ; Такъ заглушалъ змъю мученій Тоску души высокій умъ... Густветь ночь; между шатрами Молчанье мертвое и сонъ; Луна закрыта облаками; Герой въ забвенье погруженъ: Онъ жаждеть сна, смыкаеть очи... Но вдругь глухой, протяжный гуль Въ священномъ царствъ полуночи, Какъ вихорь, ставку размахнулъ. Колоссъ огромнаго призрака Изъ тучи воздуха растеть И въ ризв ужаса и мрака Очамъ героя предстаетъ. Безстрашный видить и тренещеть: Предъ нимъ убійственный кинжалъ... Извлекъ его... отмститель блешетъ... Шатеръ раздался, духъ пропалъ... «Такъ, я узналъ... мой злобный геній! Онъ все ръшилъ, онъ все сказалъ! Конецъ несчастныхъ покушеній!..»

День битвы пагубной насталь. Шумять знамена бранной чести, Тріумвирать непобъдимъ,— И сынъ отваги, воинъ мести Свободный паль за падшій Римъ.

IX. КОРІОЛАНЪ. (1834). глава первая. Римъ.

I.

Была страна подъ небесами, Была великая страна— Страна чудесъ... но времена Враждують страшно съ чудесами!

Быль градь, любимый градь боговь. — Но ужъ давно предълы міра Освободились отъ кумира Племенъ, народовъ и въковъ... Онъ палъ — сперва какъ левъ свободный, Потомъ какъ воинъ благородный, Потомъ какъ рабъ! Съ лица земли Онъ не исчезъ отъ укоризны; Но душенъ воздухъ той отчизны, Гдъ славу предковъ погребли. И, жертва общаго презрвныя, Съ техъ поръ на мъсте преступленья Онъ, какъ измученный злодви, Обезображенный страданьемъ, Лежить покрытый поруганьемь, Въ виду безжалостныхъ людей. Безъ утвшенья и безъ силы, Лишенный чувствъ и оборонъ, Какъ лобызаніемъ Далилы Обезоруженный Самсонъ, — Онъ недвижимъ во снъ глубокомъ, И филистимская вражда Стоитъ въ веселіи жестокомъ Надъ ложемъ смерти и стыда... И залегла надъ нимъ сурово Непроницаемая мгла — И долго чернаго покрова Не сгонить день съ его чела! И что-жъ? Не будеть листь увядшій Цвести опять между ветвей, И горній духъ, однажды падшій, Не воскресить минувшихъ дней!

TT.

Онъ спить... Но кто не видълъ бури, Когда, свиръпа и грозна, Она, какъ черная волна, Мрачитъ и топитъ блескъ лазури? О, такъ на лонъ тишины, Надъ этой въчною могилой Кумира славной старины — Летаютъ, вьются съ чудной силой Былаго тягостные сны!

Такъ благодатная десница
Всегда таниственной судьбы
Еще хранитъ твои столны,
О Римъ, всемірная столица!
И, какъ безд'ятная орлица,
Она витаетъ надъ тобой,
И грустно ей разстаться съ славой,
Съ твоей погибшею державой.
Теперь забвенною рабой!...

И, между тымь какъ сонъ печальный Тебя сурово тяготить, Она улыбкою прощальной Съ тобой безмолвно говорить... И рой видъній—то прекрасныхъ, Подобно утренней звъздъ, То величавыхъ, то ужасныхъ,. Страшный порока въ наготь— Тебя лельеть безпрерывно, Какъ мать любимое дитя, Иль, свъжей памятью шутя, Наводить страхъ и ужасъ дивный На трупъ холодный и нъмой Твоей гордыни роковой...

III.

И въ влажномъ облакъ тумана Рисуеть онъ передъ тобой Перстомъ волшебнымъ некромана: И твой воинственный разбой, И безпокойное гражданство. И духъ безумныхъ мятежей, И кровь свободы, и тиранство Среди народныхъ площадей. Фабрицій, Регуль, тріумвиры, Трибуны, консулы, порфиры, Въ громахъ и прежней красотъ, Борясь съ свирвными въками, Встають и, пышными рядами, Мелькая ярко въ темнотъ, Приносять дань твоей мечтв... И видишь живо ты мильоны Своихъ народовъ и рабовъ, Свои когорты, легіоны,

Подъ твиью тысячей орловъ, И океанъ, обремененный Громадой черныхъ кораблей. И міръ, колвнопреклоненный Предъ Капитоліей твоей, И все, и все, что обожали Съ глухимъ проклятьемъ племена, Что безусловно освящали Своимъ полетомъ времена... Все видишь ты, и, изнуренный Ужасной мукой Прометей, Ты, будто вновь одушевленный Картиной славы прежнихъ дней, — Ты, можеть-быть, въ тоскі безсильной Желаешь быстро перервать Твой сонъ лукавый, сонъ могильный, И съ новой яростью возстать? Но... безотрадныя надежды!.. Прошли года — пройдуть года, И смертью скованныя въжды Не разомкнутся никогда!..

#### IV.

Ты палъ! ты умеръ для потомства! Ты груда камней для земли! Съкиры зла и въроломства Твои оплоты потрясли! Нътъ Рима, нътъ – и невозвратно!... И съ полунощной тишиной Одна лишь твнь его превратно Дрожить надъ Тибрскою волной!.. Исчезли цирки, пантеоны, Дворцы Нерона и сенать, И императорскіе троны, И анархическій булать... И тамъ, на площади народной, Гдь, въ буйномъ гнввъ трепеща, Взываль Антоній благородный Къ друзьямъ кроваваго плаща; Гдъ защитилъ народъ свободный Своихъ тирановъ отъ мечей, И. наконецъ, окровавленный, Склонился выей, изнуренный,

Подъ иго хитрыхъ палачей \*), — Тамъ тихо все! Умолкли битвы!.. Лишь вёкъ иль два тому назадъ, Бывало, теплыя молитвы То мъсто громко огласятъ, Когда въ угодность Каіафъ \*\*), При звукъ бубновъ и роговъ, Въ великолъпномъ автодафе Сжигали злыхъ еретиковъ...

٧.

Теперь же, въ Ромуловой сферв Костры живые не трещать — Зато прекрасно *Miserere* Поеть пленительный кастрать. И если страннику угодно Иметь услужливыхъ друзей — Его супругу благородно Проводить ловкій чичизбей...

глава вторая.

#### Изгнанникъ.

I.

Кто видълъ надъ брегомъ туманнаго моря Въкамъ современный, огромный утесъ, Который, съ волнами кипучими споря, На брань вызываеть ихъ бурный хаосъ? Стоить недвижимый, надъ черной могилой, --Но воють и плещуть буграми валы; Свиръпое море съ невъдомой силой Обмыло гранитныя ребра скалы, Обрушилось, пало холодной геенной. Тяжелой громадой на вражье чело --Сорвало, разбило — и лавой надменной Въ пучину съдую, какъ вихрь, унесло! Тв волны, то море — народная сила; Скала — побъжденный народомъ герой. На полв отваги судьба довершила Насильства и славы торжественный бой...

<sup>\*)</sup> Тріумвировъ. А. П. 
\*\*) Подъ именемъ Каіафы здёсь разумется верховный инквизиторъ. А. П.

Смотрите: бунтують безумныя страсти; Неистово блещеть крамольный перунь; Священный останокъ утраченной власти Громить безответно могучій трибунь. Мятежъ своевольный и ярые клики Возникли въ отчизнъ великихъ мужей: Патрицій, и воинь, и рабъ полудикій, Враждують на стогнахъ отцовъ и дътей; И шумъ и смятенье въ приливв народа... «Сенатъ и законы!» --- «Мечи и свобода!» Взывають и вторять въ суровыхъ толпахъ. «Но слава, побъды, заслуги и раны?» -«Изгнанье злодъю! Погибнуть тираны! Мы вместе сражались и гибли въ бояхъ!»— И глухо мечи застучали въ ножнахъ... «Давно ли онъ принялъ отъ гордаго Рима Зеленый вънокъ, укращенье вождей?» -«Изгнанье, изгнанье! видна діалима Въ зеленомъ вънкъ изъ дубовыхъ вътвей \*)!» И долго торжественный голось укора, Мъщаясь съ проклятьемъ, въ народъ гремълъ. И жребій изгнанія — жребій позора Достался безстрашному мужу въ удвлъ!..

III.

Доволенъ и грозенъ неправедной силой, Народъ удалился отъ мъста суда, И городъ веселый, и городъ унылый Покрылся завъсою тьмы и стыда... Но кто, окруженный толпою ревнивой, Подъ върной защитой булатныхъ мечей — Покоенъ и важенъ, какъ царь молчаливый — Идетъ передъ сонмомъ враговъ и друзей? Волнистыя, длинныя перья шелома Клубятся и вьются надъ блъднымъ челомъ, Гдъ грозныя тучи, предвъстницы грома, Какъ будто таятся во гробъ нъмомъ; И око, обвитое черною бровью, Сверкаетъ и пышетъ, какъ день на заръ;

<sup>\*)</sup> Народные трибуны, обвиняя Коріолана во многихъ преступленіяхъ противъ отечества, уличали его также въ домогательствъ верховной власти. А. П.

И станъ величавый, и, жаркою кровью Нервдко увлаженный, мечъ при бедрв, Блестящій въ изгибахъ суровой одежды. Онъ гордо проходитъ предъ буйной толпой, — И мнится — и злобу, и месть, и надежды Великаго Рима уноситъ съ собой...

IV.

Ужъ поздно... Тарпея, какъ тень великана, Сокрыла седую главу въ облакахъ, И тихо слетаеть на землю Діана, Въ серебряной мантіи, въ яркихъ звіздахъ. Часы золотые! отрадное время! Вамъ жертву приносить поклонникъ суеть — Лишь съ сумракомъ ночи забудеть онъ бремя Лушевной печали и тягостныхъ бъдъ. Въ глуби эмпирея, на небъ эмальномъ Звъзда молодая блестить для него. И сонъ благотворный, на ложе страдальномъ. Согрветь облитое хладомъ чело... И послъ-на муку знакомаго ада, На радость и горе, на жизнь и тоску Навветь волшебная ночи прохлада, Быть-можеть, навъкъ гробовую доску...

٧.

Одвлась туманною мглою столица; Мятежныя площади спять въ тишинъ. Вдали промелькаеть, порой, колесница, Иль всадникъ суровый на быстромъ конѣ; Ночныя бесёды, румяныя девы Заметны, порою, въ роскошныхъ садахъ, И слышны лобзанья, и см'рхъ, и нап'ввы, И рядомъ — темницы и вопли въ цёпяхъ! И редки на улицахъ робкія встречи, И голосъ укора, и ропотъ любви — Плащи и кинжалы, смертельныя стчи, Мольба и проклятья, и трупы въ крови... И снова молчанье... какъ будто изъ Рима Возникло песчаное море степей... Безоблачно небо; луна недвижима Въ пространствъ глубокомъ воздушныхъ зыбей.

У храма, подъ твнью душистой оливы,

Внезапно нарушенъ священный покой: То робкія жены — ихъ взоръ боязливый Наполненъ слезами и дышетъ тоской. Одна — молодая, въ печали глубокой, Какъ дандышъ весенній бъда и нѣжна: Пругая — летами и грустью жестокой Могилъ холодной давно суждена. Предъ ними, закрытый воднистою тогой. Въ пернатомъ шеломъ, въ бронъ боевой -Неведомый воинь, унылый и строгій, Стоить безь ответа, съ поникшей главой. И тяжкая мука, и плачь, и рыданье Подъ сводами храма въ отсвеченной мгль, -И видны у воина гитвъ и страданье, И тайная дума, и месть на чель. И віругь, изнуренный душевнымъ волненьемъ, Какъ будто воспрянувъ отъ тяжкаго сна, Какъ будто испуганъ ужаснымъ виденьемъ: «Прости же», сказаль онь, «родная страна! Простите, сыны знаменитой державы, Которой побыль, и силу, и честь Мрачить и пятнаеть, на поприщъ славы, Народа слепаго безумная месть! Я правъ и свободенъ! я гордой отчизнъ Принесъ дорогую, священную дань ---Младыя надежды заманчивой жизни, И сердце героя, и крѣпкую длань. Не я ли, могучій и деломъ, и духомъ, Рышаль многократно сомнительный бой? Не я ли наполниль Италію слухомъ О генін Рима, враждуя съ судьбой? И гль же награда? Народъ благодарный. Въ минутномъ восторгь, вождя увънчаль -И вновь увлеченный толпою коварной, Его же свиръпо судилъ и изгналъ! Простите-жъ, сыны знаменитой державы, Которой побъды, и силу, и честь Мрачить и пятнаеть, на поприще славы, Народа слинаго безумная месть!...>

VII.

Протяжно гремьли суровые звуки, И глухо исчезли въ ночной тишинъ; Но голосъ прощанья, въ минуты разлуки, Опять пробудился, какъ пепель въ огив. «Свершилось, свершилось! О, мать и супруга! Мнв дорого время, мнв дорогъ позоръ! Примите-жъ въ объятія сына и друга — Его изгоняеть навъкъ приговоръ... Гдв двти изгнанника? Дайте скорве Разстаться съ чертами роднаго лица — О, пусть лобызають младенцы нажнае Устами невинными очи отпа! Пусть юныя души дыханье обиды Въ груди благородной навъкъ затаятъ, -И нъкогда гордо кинжалъ Немезиды Забвенному праху отца посвятять!..» И вопль, и рыданья... Горячихъ объятій Не слышить, не чувствуеть гордый герой — Свободенъ... и скрылся отъ гражданъ и братій, Какъ левъ, уязвленный пернатой стрелой...

#### глава третья.

# Врагъ.

I.

Пробудился геній славы: Изъ объятій тишины Потекли на пиръ кровавый Брани гордые сыны. Кто-жъ вы?.. Яростные клики Раздались, какъ гулъ морей... Не возсталь ли Римъ великій На народовъ и царей? Не во гићвћ-ль онъ суровый Изрекаеть приговоръ-И даруеть имъ оковы И блистательный позоръ?.. Неть! решитель дивныхъ боевъ Странъ далекихъ не громитъ — Надъ отечествомъ героевъ Туча грозная висить. Пали, пали легіоны, Приносившіе законы На булатныхъ лезвеяхъ, — И безстрашно окружила

Разрушительная сила Самый Римъ, въ его ствнахъ!.. Кто же смълый искуситель Повелительной судьбы, Вашъ опасный притвснитель, Ига римскаго рабы?

Π.

Раздавался гуль громовый. Полуночная гроза Блескомъ молніи багровой Озаряла небеса. Надъ туманною рекою Древній Анціумъ \*) дремалъ И угрюмой тишиною Мирныхъ жителей къ покою Благосклонно призывалъ. Племя славнаго народа, Крвпкій городь охраняль: Тамъ отважная свобода. На границахъ рубежей, Берегла отъ утъсненій Кровожадныхъ поколеній Цвътъ воинственныхъ мужей; Тамъ она, на полъ чести, Въ самой гибели жива — Разливала ужасъ мести За великія права. Часто сильныя дружины Приходили на равнины Плодоносной стороны; Но тогда миролюбивый Обожатель тишины Покидалъ златыя нивы И завѣтный серпъ и плугъ, И стремился горделиво На призывный трубный звукъ. Непреклонный, безпощадный, Онъ пришельца поражалъ — И въ тени лесовъ отрадной Грозный подвигь воспиваль...

<sup>\*)</sup> Анціумъ — городъ Вольсковъ, въ которомъ Коріоланъ, послъ въгнанія его изъ Рима, нашелъ сильное покровительство. А. П.

Тшетно Римъ неодолимый Вызываль на лютый бой Сына родины любимой, Стража вольности святой. Лишь одинъ герой могучій Прошумъть, какъ вихрь летучій, На убійственныхъ поляхъ: Онъ покрыль костями долы, И упали Коріолы Передъ воиномъ во прахъ. Но народъ самодержавный Осудиль его безславно На изгнанье и позоръ, И безъ тайной укоризны Произнесь красв отчизны Ненавистный приговоръ... Благородный побъдитель, Удивленье чуждыхъ странъ, Обвиненъ, какъ притеснитель Легкомысленныхъ гражданъ; И теперь, въ суровой доль, Грустной думой удрученъ, Можетъ-быть, на бранномъ полъ Ищеть смерти, жаждеть онъ Позабыть несправедливый И блуждающій ревниво По следамъ его законъ...

IV.

Городъ Вольсковъ освнила, Какъ холодная могила, Въ шумв бури тишина; И подъ кровлею надежной Мирный житель безмятежно Предавался нъгъ сна. Въ это время кто-то, строенъ, Безоруженъ, но покоенъ, Гость невъдомый, вступалъ Въ градъ и пышные чертоги, Гдв глава народа — строгій Старецъ Аттій обиталъ.

Въ мрачной думѣ вождь верховный, Послѣ тягостнаго дня, Одинокъ сидѣлъ безмолвно У отраднаго огня. Все вокругъ его дышало Незабвенной стариной И невольно вспоминало Славу жизни молодой: Шлемы, панцыри и латы, И тяжелые булаты, Иззубренные въ бояхъ, Передъ нимъ въ отцовской сѣни Отсвѣчались на стѣнахъ — И порой какъ будто тѣни Трепетали на гробахъ.

V.

Охранитель беззащитныхъ, Раболъпственных владыкъ. Онъ на битвахъ кроволитныхъ Быль отважень и великь; Самъ орелъ Капитолійскій Рогь гордыни Италійской, Для тирановъ роковой, Не возмогъ стереть кичливо Надъ его вольнолюбивой, Серебристой головой \*). Только разъ онъ, въ вихръ боя, Паль разбитый и оть рань; Но тогда его, героя, Победиль Коріолань. Это имя было казнью Въ непокорныхъ племенахъ И съ невольною боязнью Повторялось на устахъ; Это имя ужасало И народы, и царей, И, какъ буря, навѣвало Хладъ на души матерей...

<sup>\*)</sup> Да простять мић, изъ уваженія къ памяти Коріолана, поэтическую вольность, съ которой приписаль я много ръдкихъ достоинствъ едва извъстному по исторіи Аттію Туллу. Коріоланъ достоинъ быль имъть внаменитаго соперника на поприщъ славы. А. П.

Старый вождь сидель угрюмо Передъ тлеющимъ огнемъ. И леталь печальной думой Въ невозвратномъ и быломъ. Вдругь, въ мечтаніи глубокомъ, Изумленъ и недвижимъ. Видить онъ: въ плащв широкомъ Чуждый воинъ передъ нимъ. Скрыты взоръ его и лъта; Онъ безмолвенъ и суровъ, И садится безъ привъта Подъ защитою боговъ \*). Поняль Аттій горделивый Гостя чуднаго безъ словъ — То языкъ краснорфчивый Запоздалыхъ пришлецовъ.

ATTIÄ.

Не порою ли ненастной,
Незнакомецъ, ты гонимъ?
Здѣсь, подъ кровлей безопасной,
Будешь здравъ и невредимъ;
Оть измѣны, отъ булата
Сохранитъ тебя судьба,
И на путь тебѣ я злата
Приготовлю и раба.
Но скажи мнѣ: кто ты, странникъ?
Изъ какихъ далекихъ странъ?

незнакомецъ.

Я изъ Рима — я изгнанникъ! Я — твой врагъ Коріоланъ!..

VII.

Онъ встаетъ... Какая встръча! Если-бъ яростная съча Ихъ неистово свела, Если-бъ, лаврами обвитыхъ, Двухъ героевъ знаменитыхъ На погибель обрекла, — О, тогда и громъ и бури Засверкали-бъ на лазури

<sup>\*)</sup> Историческое. А. П.

Ихъ убійственныхъ мечей, И сразились бы стихіи, А не воины лихіе, Предъ мильонами очей. Но теперь — одинъ, великій, Безъ покрова и друзей, У могучаго владыки Необузданныхъ мужей, Ищеть, съ гордостью свободной, Или жизни благородной, Или смерти, какъ злодъй.

коріоланъ.

Аттій! рокъ меня коварный Справедливо погубиль—
Слишкомъ Римъ неблагодарный, Слишкомъ много я любилъ!
Онъ изгналъ меня... я снова У стариннаго врага;
Для услугъ его готова Безпощадная рука,
Для вражды непримиримой—
Голова моя и кровь!
Ахъ, безъ родины любимой Въ сердцё месть, а не любовь!...

# глава четвертая. Гражданка.

T

Свётило дня, роскошно и свётло,
По небесамъ безоблачнымъ текло
И озаряло Римъ унылый,
Когда въ виду его гражданъ,
Военачальникъ чуждой силы,
Какъ бранный духъ, предсталъ Коріоланъ.
Уже не славу, но оковы,
Не щитъ, а гибельный булатъ
Принесъ въ десницё онъ суровой
Для казни Ромуловыхъ чадъ.
Смотри, тиранъ народовъ вёроломный,
Любимецъ счастья и боговъ,
На этотъ сонмъ, могучій и огромный,
Твоихъ завистливыхъ враговъ!

Дерэнешь-ли ты, какъ прежде, горделивый, Разсвять ихъ несмвтныя толпы? Падутъ-ли въ прахъ, съ потупленною выей, Передъ тобой мятежные рабы? Увы!.. однъ высокія твердыни,

Одић бойницы — твой покровъ, И превратилъ огонь въ печальныя пустыни Богатство селъ твоихъ, и нивъ, и городовъ...

Къ тебъ, какъ геній разрушенья, Притекъ неистовый герой—Обмыть въ крови, на полъ мщенья, Позоръ обиды роковой!..

п.

Кто вид'яль бурные потоки, Когда съ вершинъ утесовъ и холмовъ Они б'ягутъ и роють путь широкій

Среди степей, среди лѣсовъ, И рушатъ все стремительною лавой, —

Такъ и отважные сыны
Свободы дикой и войны
Текли на подвигъ величавый.
И смерть, и кровь по ихъ следамъ—
И исполинъ, доселе знаменитый,

Вездѣ разсѣянный, разбитый, Спѣшить въ отчаяньѣ къ стѣнамъ. И вопли женъ осиротѣлыхъ, И укоризны матерей, И ропотъ старцевъ, посѣдѣлыхъ На полѣ славы прежнихъ дней, Встрѣчаютъ съ грустью безнадежной Останки робкихъ бѣглецовъ; И стыдъ неволи неизбѣжной,

И звукъ торжественныхъ оковъ Надъ ними носятся незримо, но мятежно, Какъ молнія во мракъ облаковъ...

Неръдко, погруженъ въ мучительныя думы, Когда во тъмъ ночей дремалъ покойный станъ,

На городъ мрачный и угрюмый Съ невольною тоской взиралъ Коріоланъ.

Въ какомъ печальномъ унижень Стоялъ, какъ призракъ, передъ нимъ Тотъ самый гордый, сильный Римъ, Краса могучихъ поколеній,
Который, страшенъ и великъ,
Вылъ некогда грозой народовъ и владыкъ, —
Тотъ Римъ, отечество героевъ,
Который онъ на поле боевъ
Прославилъ гибельнымъ мечемъ—
И, наконецъ, каралъ безъ сожаленья,
Какъ жертву праведнаго мщенья,
Въ безумстве жалкомъ и слепомъ!

III.

Какъ гражданинъ страны несчастной, О ней онъ втайнѣ тосковалъ: Онъ часто къ родинѣ прекрасной Мечтой высокой улеталъ; Но приговоръ несправедливый, Но голосъ чести и стыда Въ его душѣ самолюбивой Таились яростно всегда,—
И онъ презрѣлъ — неумолимый — Права, законы, самый рокъ,

И славный градъ вражде непримиримой И разрушенію обрекъ. Увы, священная свобода! Ни представители народа, \*) Ни жрецъ верховный, ни сенать Въ злов'вщій день не охранять Тебя надежною эгидой ' Отъ непреклоннаго врага! Кто движимъ местью и обидой, Кого свирвная тоска Казнить и мучить самовластно, Кто утонулъ въ пучинъ зла, — Тому раскаянье ужасно, Тому отрада не мила: Тоть увлечень ожесточеньемъ Безумной воли и страстей, И дышеть весь уничтоженьемъ, Какъ недругъ неба и людей.

Таковъ Коріоланъ!..

Народъ самодержавный,

<sup>\*)</sup> Здѣсь говорится о безуспѣшномъ посольствѣ къ Коріолану римскаго сената и жрецовъ. А. П.

Тебъ онъ произнесъ печальныя слова:

«Я гражданинъ изгнанный и безславный, — Огонь и мечъ — мои единыя права!

Я ихъ внесу рукой окровавленной
Въ чертогъ тирановъ и судей—
И не спасетъ гордыни униженной
Ни стонъ, ни вопль, ни святость алтарей!..»

TV.

Гдѣ раздались протяжно и сурово
- Глухіе звуки этихъ словъ?
Подъ сводомъ неба, средь шатровъ,
Гдѣ все шумитъ, гдѣ все готово
Возстать и тучей громовой
Летѣть за славою на бой...
Совершилось!.. благолатный

Лучъ надежды измѣнилъ!
Ополчись на подвигъ ратный, Геній Рима — воинъ силъ!
Гдѣ вы, праотцы и дѣды
Погибающихъ сыновъ?
О, покиньте для побѣды
Сѣни мрачныя гробовъ!
Пронеситесь надъ главами
Устрашенныхъ бѣглецовъ,
И разсѣются предъ вами
Сонмы лютые враговъ!

Но нізть! блистають копья, брони, Стучать желізные щиты,—
Покрыли воины и кони
Луга, долины, высоты;
Тревога, грохоть, гуль и клики,
Земля и стонеть, и гудить—
И горе, горе, Римъ великій,
Твой чась, послідній чась пробить!..

٧

Кто этотъ мужъ иноплеменный, Всегда и всюду впереди? За нимъ волною разъяренной Текутъ народы и вожди; Его десницы мановенье, Единый взоръ его очей Приводять въ трепеть и волненье

Толпы воинственныхъ мужей... Уже онъ близокъ; изъ колчана Выходять стрѣлы... Мигъ одинъ,— И, можетъ-быть, къ стопамъ Коріолана Падетъ покорный гражданинъ!..

vr .

Но что за дивное явленье? Откуда страхъ между бойцовъ? Кто могъ остановить внезапно ополченье Передъ лицомъ блёднёющихъ враговъ?

Вся рать безмолвна, недвижима,—
Навстрвчу ей, торжественно, изъ Рима
Идеть не грозный легіонъ,
Предвъстникъ битвы кроволитной,
Но сонмъ унылый, беззащитный,
Младыхъ гражданокъ, славныхъ женъ...
Съ другимъ оружіемъ — съ слезами
И распущенными власами
На обнаженныхъ раменахъ,
Съ словами мира на устахъ,
Съ мольбой, ничъмъ неотразимой,
Онъ идутъ тебя сразить
И пламень мести потушить
Въ твоей груди, герой непобъдимый!..

VII.

Кого, съ растерзанной душой, Съ челомъ суровымъ и холоднымъ,— Кого ты зришь передъ собой? Кто гласомъ грустнымъ, но свободнымъ Къ тебъ воззвалъ: «Коріоланъ! Кого я заключу въ горячія объятья: Тебя ли — своего отечества тиранъ, Навлекшій на главу позорную проклятья,

> Или тебя — несчастный сынъ? Кто ты? Изгнанный гражданинъ, Или надменный повелитель? Когда и мечъ, и смерть, и плѣнъ Ты вносишь въ нѣдра этихъ стѣнъ — Зачѣмъ же медлишь, побѣдитель, Своихъ дѣтей, жену и мать Цѣпями рабства оковать?

Карай меня всей тяжестію мщенья!

Я Римъ повергла въ море зла, И недостойна сожалёнья— Я жизнь преступнику дала!..»

VIII.

И вопль гражданокъ знаменитыхъ, И милыя слова «отецъ, супругъ», Печальный видъ простертыхъ къ небу рукъ, Растерзанныхъ одеждъ и устъ полуоткрытыхъ—

Все душу мрачнаго вождя
Въ то время сильно волновало
И, чувство мести побъдя,
Невольно къ жалости склоняло...
Казалось, слова одного
Искалъ онъ въ памяти: пощада!..

И въ тишинъ взирали на него И чуждыя толны, и римляне изъ града. И долго былъ онъ въ думу погружонъ, И, наконецъ, какъ будто пробудила Его отъ сна невъдомая сила—

«О, мать моя!» воскликнуль онъ: «О, мать моя!—ты побъдила! Твой сынь погибъ, но Римъ спасенъ!..»

На мъсть томъ, гдъ самовластье
Любви гражданской и красы
Спасло отчизну отъ грозы,
Воздвигли храмъ Богинъ Счастья; \*)
Но тамъ, гдъ палъ неистовый герой

И добродѣтельный изгнанникъ— Не видѣть памятника странникъ И не вздыхалъ надъ урной гробовой!..

Χ.

# Начало неоконченной поэмы "МАРІЙ".

(1835).

Былъ когда-то городъ славный, Властелинъ земли и водъ: Въ немъ кипълъ самодержавный И воинственный народъ.

<sup>\*)</sup> Историческое. А. П.

Въ пышныхъ мраморныхъ чертогахъ Подъ защитою боговъ. Или въ битвахъ и тревогахъ Быль онъ страшень для враговъ. Степи, горы и додины И широкія моря Покрывали исполины Лвухъ-стихійнаго царя. И сосъдніе владыки, И далекія страны Передъ нимъ, какъ повилики, Были всв преклонены. Багряницею и здатомъ Онъ роскошно ихъ дарилъ. И убійственнымъ будатомъ Въ страхъ и ужасъ приводилъ; Подавдяль свирыной тучей Онъ судьбы чужихъ племенъ... Кто не зналъ тебя, могучій, Знаменитый Кареагенъ?..

XI.

# ФАЛЕРІЙ.

(Изъ Легуве).

(1837).

сцена і.

Комната, обитан чернымъ бархатомъ.

Плакальщицы: Мессенія, Ефрозина и Лукреція, и распорядитель похоронъ.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ.

Готовы ли? — Пора! послѣдуйте за мной Съ слезами на глазахъ, съ поникшей головой, Какъ тѣни свѣтлыя въ одеждахъ погребальныхъ. Мертвецъ уже въ гробу; среди рабовъ печальныхъ Съ оливной вѣтвію стоитъ унылый сынъ. — За дѣло!

мессенія.

Но цена, награда, господинъ? РАСПОРЯДИТЕЛЬ.

Цена вамъ двадцать драхмъ.

#### MECCERIA.

Возможно-ль? Изступленье,

Отчаянье и плачь за это награжденье?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ.

Даю вамъ тридцать; но исполнить договоръ: Чтобъ было все — и вопль, и бъщенство, и взоръ, И поступь грозная вакханки безнадежной; . Раскинуть волосы по груди бълоснъжной — И крови...

#### MECCEHIA.

Воть она, священная игла— Она не пощадить ни твла, ни чела. Но кровь— не слезы: нъть, слезами мы богаты; Мы требуемъ за кровь всегда особой платы.

## РАСПОРЯДИТЕЛЬ.

Согласенъ; но за то, съ удвоенной цвной, Растрогайте народъ удвоенной тоской.

#### мессенія.

Повърь: не заслужу холоднаго упрека; Я слишкомъ тронута судьбою человъка, Лежащаго въ гробу. Сто драхмъ — и мы идемъ.

#### РАСПОРЯДИТЕЛЬ.

Э, полно! Шестьдесять.

мессенія.

Готовы!

сцена и.

Плакальщицы и Фалерій.

MECCEHLA.

Такъ начнемъ —

Сперва Лукреція, за нею Ефрозина, — И посл'в я.

## ЛУКРЕЩІЯ (поеть).

Увы, несчастная кончина!
Онъ палъ, мужъ брани и мечей...
Греми, греми мой стонъ, теките изъ очей
Потоки слезъ красноръчивыхъ!
Когда вашъ громъ, изъ облаковъ,
О сонмы праведныхъ боговъ,
Устанетъ поражать главы непобъдимыхъ,
Главы, достойныя вънковъ,

Мужей, землей боготворимыхъ, Безъ алтатей — полубоговъ?

мессенія (тихо Ефрозинь).

Я думаю: для васъ Евфимій не скупился Сегодня почтру?

ЕФРОЗИНА.

О нътъ! онъ расплатился За вина и плоды. Одно его гнететь: Торговка съ этихъ поръ ужъ въ долгъ не продаетъ...

(Замътивъ, что Лукреція кончила):

Увы! безвременныя дани
Съ земли уносять небеса,
И смерти гибельныя длани
Зіяють тамъ, гдѣ юность и краса
Подъ сѣнью славы и надежды
Цвѣтуть для будущихъ временъ!
О, для чего сомкнулись вѣжды

Того, который быль безсмертью обречень?...

лукреція (Мессенів).

Но гдѣ же ты была?

мессенія.

Вчера?.. Ахъ, какъ счастливо

Я вечеръ провела! Сначала прихотливо Мнъ Фидій по ръкъ катанье предложилъ — Мы плавали; потомъ... онъ, право, очень милъ!..

## XII.

# ПОСЛЪДНІЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ. (Изъ Легуве). (1837).

Печальна и блёдна, съ высокаго балкона, Въ полночной тишинт, внимала Дездемона Напвву дальнему безпечнаго гребца, И взоръ ся искалъ гондолы невидимой, Съ которой тихій звукъ гармоніи любимой Къ ней долеталъ, какъ звукъ пернатаго иввца.

И, грустная, она блуждающее око Вперяла на ладью, мелькавшую далеко Въ пространствъ голубомъ, надъ сонною волной, Лишь изръдка во мглъ звъздою озаренной, Какъ будто мракъ души, внезапно освъщенный

Надежды и любви отрадною мечтой.

Все скрылось; но она была еще вниманье... Неистовой любви безумное страданье Приходить ей на мысль,—на арфѣ золотой Поеть она судьбу Изоры несчастливой. И ей-ли не понять тоски краснорѣчивой, Когда она поеть удѣль свой роковой?

Потомъ, напечатлъвъ, съ улыбкою прощальной, Лобзанье на челъ наперсницы печальной, «Прости!» сказала ей, съ слезою на очахъ, И послъ, предана неизъяснимой мукъ, Воздъла къ небесамъ младенческія руки И пала предъ лицомъ Всевышняго во прахъ... И, полная надеждъ и тайныхъ ожиданій, Отрады и тоски, молитвы и страданій, На ложе мрачныхъ думъ и дъвственной мечты Идетъ она, склонивъ задумчивые взоры,—И долго, долго тънь унылая Изоры Вилася надъ главой уснувшей красоты.

И какъ спала она въ безпечности небрежной! Какъ ласково у ней по груди бълосивжной Разсыпалась волна гебеновыхъ кудрей, Какъ пышно и легко покровы золотые Лелвяли и станъ, и формы молодыя—
Созданія любви и пламенныхъ страстей!..

Порой мятежный сонъ тревожиль Дездемону; Она была въ огнъ, и вздохъ, подобный стону, Невольно вылеталъ изъ трепетной груди, И яркая слеза, какъ юная зарница Въ туманныхъ небесахъ, скатившись по ръсницъ, Скользила и вилась вокругъ ея руки.

Проръзавъ облаковъ полночныхъ покрывало, Казалося, луна съ участіемъ взирала На блъдныя черты прекраснаго лица, Какъ бы на памятникъ безвременной могилы Или на горлицу, уснувшую уныло Подъ сътью роковой жестокаго ловца...

О, какъ она была божественно прекрасна, Руками бѣлыми обвивши сладострастно Лилейное чело, какъ греческій амфоръ! Какъ трогательно все въ ней душу выражало, Какъ все вокругъ нея невинностью дышало — Кто могъ бы произнесть ей грозный приговоръ?..

И вдругь-глубокое молчанье Прерваль глухой, протяжный гуль, Какъ будто крылья размахнулъ Орелъ на бранное призванье, Иль раздалось издалека Рыканье тигра роковое, Который биль, оть злобы воя, Громалы знойнаго песка. То быль Отелло, мрачный, дикій, Вошедшій медленно въ покой, -Вродящій съ страшною улыбкой Вокругъ страдалицы младой. Внезапный шумъ во мракв ночи Тогда извлекъ ее отъ сна: Поднявъ чело, открывши очи, Невинной роскоши полна. Еще съ печатью сновильній На отуманенномъ челъ, Полна тоски и наслажденій, Какъ юный ангель на земль. Она глядить — и видить... Боже! Свирвный, бавдный, какъ злодвй, Бросая мутный взорь на ложе. Стоить Отелло передъ ней — Отелло съ сталью обнаженной. Отелло съ молніей въ очахъ, Отелло съ громомъ на устахъ: «Погибель женщинъ презрънной!..» Бледна, какъ смерть, она встаеть -Бъжить, но онъ рукой жельзной Предупреждаеть безполезный И поздновременный уходъ: Безсильную, полуживую, Ожесточенный не щадить, II вспять онъ жертву молодую На ложе брачное влачить... Напрасны слезы и меленья; Напрасно, въ власти у врага, Станъ, полный нъги, наслажденья. Вился и бился какъ волна... Не слышить онъ ея стенанья: Онъ душить мощною рукей Красу подлуннаго созданья,

И Дездемона — трупъ холодный и нѣмой...
Такъ нѣкогда, дыша прохладой ночи ясной Подъ небомъ голубымъ Италіи прекрасной, Внимая шуму волнъ на берегу морскомъ, На ложѣ изъ цвѣтовъ, подъ миртовою тѣнью Раскинута и вся предавшись наслажденью, Помпея юная была объята сномъ.

Подъ ризой вечера, въ груди ея высокой Рождался иногда протяжный и глубокій Стонъ дівственной мечты и тихо замираль; И влажный блескъ садовъ ея вітвистыхъ, Какъ будто бы вінкомъ изъ волосовъ душистыхъ, Прелестное чело ей пышно осіняль...

О, какъ была она, въ разсвянь пріятномъ, Похожа на зв'взду подъ небомъ благодатнымъ, Простертымъ съ роскошью надъ ней! Съ какою н'вгой прихотливой Ей нав'ввалъ зефиръ ревнивый

На очи тишину и мирный сонъ дътей!

О, какъ была она безпечна и покойна Надъ влагою морской, раскинутою стройно Подъ золотомъ луны вокругъ ея дворцовъ—Надъ этой влагою прозрачно-голубою, Одётою, какъ духъ, огромной пеленою Изъ мрака, тучъ и облаковъ!

О, пробудись, несчастное созданье! Проснись! Ужель не слышишь ты Подземной бури завыванье Подъ страшной ризой темноты? Смотри, смотри!—во мракв ночи Зардвлись огненныя очи; Повсюду гулъ, и громъ, и звукъ... Евги! то онъ, неодолимый, Никвмъ въ бояхъ непобедимый, Волканъ — твой пагубный супругъ!...

Воть, озаряя сводъ надзвъздный, Встаеть огромный великанъ Надъ истребительною бездной, Взмахнуль, какъ сильный ураганъ. Своими жгучими крылами—И, смертоносными руками Готовясь землю обхватить, Съ кровавымъ и отверстымъ зъвомъ,

Пылая яростью и гибвомъ. Тебя идеть онъ поглотить!... Увы, несчастная Помпея! Напрасно, съ воплемъ и въ слезахъ, Ты извиваенных въ когтяхъ Убійцы — огненнаго зм'вя! Какъ лютый тигръ, разсвирвиввъ, Играеть онъ своею жертвой, И надъ бездушной, полумертвой Возлегь, открывь широкій зівь... Его огни, какъ море, плещуть, Вокругь колониъ, дворцовъ трепещуть, И, разливаясь, грозно мещуть Вездъ отчаянье и страхъ; И пожираеть ярый пламень Кристаллъ, и золото, и камень, Сверкая въ молнійныхъ лучахъ...

Когда въ послъдній разъ безчувственныя въжды Сонъ въчный тихо осънить,
То облачають трупъ въ печальныя одежды,
И въ гробъ роковомъ ничто не говорить,
Кого скрываеть онъ подъ черной пеленою;
Лишь руки, на груди лежащія крестомъ,
Кольна, голова, рисуемыя стройно

Прозрачно-тонкимъ полотномъ, Въщаютъ въ тишинъ, что гость его покойный Былъ нъкогда съ душой. Такъ точно и волканъ, Какъ будто удрученъ печалію нъмою, Помпею облачилъ въ дымящійся туманъ И скрылъ ея чело подъ лавой огневою... И гдъ величіе погибшей красоты? Все пепелъ, уголь, прахъ — все истребили боги! Кой-гдъ, освободивъ главу отъ пыльной тоги,

Разбитый храмь унылыя мечты Наводить, и гласить, какъ голось эпопеи:

Здъсь прахъ Помпеи!..

# ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

I.

# Стихотворенія.

1825.

# непостоянство.

Онъ удалился, лицемърный, Священнымъ клятвамъ измънилъ, И эхо вторитъ: легковърный!

Онъ Нину разлюбилъ!

Могу-ли я, въ моей-ли власти Злодъя милаго забыть?

Крушись, терзайся, жертва страсти! Удёль твой—слезы лить:

Онъ удалился!

Онъ удалился:
Въ какой пустынъ отдаленной,
Въ какой невъдомой странъ
Сокрою стыдъ любви презрънной?

Вездв все скажеть мив:

Онъ удалился! Одна, чужда людей и міра, Прл томной півснів соловья, При легкомъ візяньи зефира

Невольно вспомню я:

Онъ удалился!
Онъ удалился... Все свершилось!..
Минувшихъ дней не возвратить.
Какъ призракъ, счастіе сокрылось...
Зачёмъ мнё больше жить?..

Онъ удалился!

# воспоминание.

Исчезли, исчезли веселые дни, Какъ быстрыя воды, умчались; Увы! но въ душъ охладълой они Съ прискорбною думой остались. Какъ своды дазурнаго неба мрачить, Облекшися въ бури, ненастье: Такъ грусть мое сердце и духъ тяготить. Полина, отдай мое счастье! Подина! о боги! почто я узрълъ Твои красоты несравненны? Любовь безъ надежды мой грозный удълъ. Безумецъ слепой, дерзновенный, Чтобъ видеть улыбку на милыхъ устахъ, -йотунии йоджал акабояторж В И пиль не блаженство въ прелестныхъ очахъ, Но ядъ смертоносный и лютый. Невольно кипъла горячая кровь Въ мечтаніяхъ нёжныхъ и страстныхъ, Невольно въ груди волновалась любовь И пламя желаній опасныхъ. Пріятное иго почувствоваль я, Въ душв родилась перемвна, Исчезна свобода, подруга моя; Не могъ избъжать я отъ плвна. Но что, о прекрасная, сталось со мной — Волшебная прелестей сила!— Когда тебя обняль я пылкой рукой, Когда ты, мой другь, приклонила На перси лилейныя робко главу И въ страсти взаимной призналась? И все совершилось... Почто-жъ я живу? Минута любви миновалась! Лалеко, Полина, далеко оно, Восторговъ живыхъ упоенье; Быть-ножеть, навекъ и навекъ мив одно Въ награду осталось мученье... Исчезии, исчезии веселые дии, Какъ быстрыя воды, умчались: Увы! но въ душе охладелой они Съ прискорбною думой остались.

## любовь.

вершилось Лилеть Четырнадцать леть; Милье на свъть Красавицы изть. Улыбкою радость И счастье дарить; Но--счастія сладость Лилеты бъжитъ. Не лестны унылой Толпы жениховъ, Не радостны милой Веселья пировъ. Въ кругу-ли бывает Подругъ молодыхъ, И томность сіяеть Въ очахъ голубыхъ; Одна-ли въ пріятномъ Забвеньи она,-Вездъ непонятнымъ Желаньемъ полна. Въ природъ прекрасной Чего-то ей нътъ; Какой-то неясный Ей мнится предметь. Невольная скука Дъвицу крушить, И тайная мука Волнуеть, томить. Ахъ, юныя льта! Ахъ, пылкая кровь! Лилета, Лилета! Въдь это-любовь.

# ЧЕЛОВЪКЪ.

КЪ ВАЙРОНУ. (Изъ Ланартина).

О ты, таинственный властитель нашихъ думъ— Не духъ, не человікъ—непостижимый умъ! Кто-бъ ни быль ты, Байронъ, иль злой, иль добрый геній, Люблю порывъ твоихъ печальныхъ піснопівній,

Какъ бури вой, какъ вихрь, какъ громъ во мракъ тучъ, Какъ моря грозный ревъ, какъ молній яркій лучъ. Тебя плыняеть стонь, отчаянье, страданье; Твоя стихія—ночь; смерть, ужась—достоянье... Такъ царь степей-орель, презрѣвъ цвѣты долинъ. Парить превыше звездъ, утесовъ и стремнинъ; Какъ ты-сынъ мощный горъ, свиръпый, кровожадный, Онъ ишетъ ужасовъ зимы німой и хладной, Низринутыхъ водной обломковъ кораблей. Костьми и трупами усвянныхъ полей... И, между твмъ, когда пввица наслажденья Поеть своей любви и муки, и томденья, Подъ сънью пальмъ, у водъ смъющейся ръки,---Онъ видить подъ собой Кавказскіе верхи, Несется въ облака, летить въ пучинъ звъздной, Простерся и плыветь стремительно надъ бездной, И тамъ одинъ среди тумановъ и снеговъ, Свершивши радостный и гибельный свой ловъ, Терзая съ алчностью трепешущіе члены, Смыкаеть очи онъ, грозою усыпленный... И ты, Байронъ, паришь, презрывши жалкій міръ: Зло-эрълище твое, отчаянье - твой пиръ. Твой взорь, твой смертный взорь измериль злоключенья; Въ душв твоей не Богъ, но демонъ искушенья: Какъ онъ, ты движешь все, ты-мрака властелинъ, Надежды проткій дучь отвергнуль ты одинь; Вопль смертныхъ для тебя-пріятная отрада; Неистовый, какъ адъ, поещь ты въ славу ада... Но что противъ судебъ могучій геній твой? Всевышняго уставь не рушится тобой: Всевъдънье Его премудро и глубоко.

Всевиданье и премудро и глусоко.

Имфють свой предфль и разумь нашь, и око,—
За симь предфломь мы не видимь ничего...
Я жизнью одарень; но, какь и для чего
(Постигнуть не могу) въ рукахъ Творца могучихъ
Образовался мірь, какъ сонмы водъ зыбучихъ,
Какъ вётръ, какъ легкій прахъ поверхъ земли разлиль,
Какъ синій сводъ небесъ зв'яздами населилъ?
Вселенная—Его; а мракъ, недоум'внье,
Везумство, сліпота, ничтожность и надменье—
Воть нашъ единственный и горестный уд'яль...
Байронъ! сей истинъ не вёрить ты посм'яль!
Безсмысленный атомъ, исполнить назначенье,

Къ которому тебя воззвало Провиденье, Хранить въ душ'в своей законъ Его святой И пъть хвалу Ему-воть долгь, воть жребій твой! Природа въ красотахъ изящна, совершенна; Какъ Богъ, она мудра, какъ время—неизменна. Смирись предъ ней, роптать напрасно не дерзай, Разящую тебя десницу лобызай! Свята и милуеть она во гивев строгомъ; Ты быліе, ты прахъ, ты червь предъ мошнымъ Богомъ. — И ты, и червь равны предъ взорами Его, И ты произошель, какъ червь, изъ ничего... Ты возражаешь мнв: «законъ уму ужасный И съ промысломъ души всемірной несогласный! Не сущность вижу въ немъ, но льстивую тщету, Чтобъ въ смертныхъ вкоренить о счасти мечту,---Тогла какъ горестей не въ силахъ мы исчислить...» Байронь! Возможно-ль такъ о Непостижномъ мыслить, О связи всёхъ вещей, превыспреннемъ умъ? Мы слабы. Какъ и ты, блуждаю я во тьмъ; Творецъ-художникъ нашъ, а мы-Его машины: Проникнемъ-ли Его начальныя причины? Единый Тоть, Кто могь все словомъ сотворить, Возможеть мудрый планъ природы изъяснить! Я вижу лабиринть, вступаю-и теряюсь; Ищу конца его-и тщетно покушаюсь; Текуть дни, мъсяцы унылой чередой, Тоска смѣняется дютѣйшею тоской... Въ границы тесныя природой заключенный, Свободный, мыслящій, возвышенный, надменный, Неограниченный въ жеданьяхъ властединъ.— Кто смертный есть, скажи?—Эдема падшій сынъ, Сраженный полубогь!.. Лишась небесь державы, Онъ не забыль еще своей минувшей славы; Онъ помнить прежній рай, клянеть себя и рокъ; Онъ неба потерять изъ памяти не могъ... Могучій-онъ парить душой въ протекши годы, Безсильный чувствуеть всв прелести свободы, Несчастный -- ловить лучь надежды золотой И сердце веседить отрадною мечтой; Печальный, горестью, уныніемъ убитый, Онъ схожъ съ тобой, онъ-ты, изгнанникъ знаменитый! Увы, обманутый коварствомъ сатаны, Когда ты исходиль изъ милой стороны.

Съ отчаяньемъ въ груди, съ растерзанной душою,— Въ последній разъ тогда горячею слезою Ты орошаль, Адамъ, эдемскіе цевты. Безчувствень, полумертвь, у врать повергся ты, Въ последній разъ взглянуль на милое селенье, Где счастье ты вкусиль, пріялъ твое рожденье, Услышаль ангеловъ поющихъ сладкій хоръ— И, отвративъ главу, склониль печальный взоръ, Еще невольно разъ къ эдему обратился, Заплакаль, зарыдаль, и быстро удалился...

О, жертва бъдная раскаянья и мукъ! Какому прнію внималь твой робкій слухь? Могло-ль что выразить порывъ твоихъ волненій При видь мъсть едва минувшихъ наслажденій? Увы, потерянный прелестный вертоградъ! Ты въ душу падшаго вливалъ невольно ядъ. Подна волшебнаго о счасть в вспоминанья, Она, какъ тень, въ жару забвенья и мечтанья, Перелетала вновь въ заветные сады И упивалась вновь всемъ блескомъ красоты; Но исчезали сны, и пламенныя розы Адамовыхъ ланить, какъ дождь, кропили слезы... Когда прошедшее намъ сердце тяготить, И настоящее отрадою не льстить,-Мы жаждемъ более счастливаго удела. Тогла желанія бывають безь преділа: Мы въ мысляхъ воскресниъ блаженство прежнихъ дней, И снова вспыхнеть огнь погаснувшихъ страстей. Таковъ быль жребій твой, въ жестокій чась паденья... Увы, и я псинль изъ чаши злоключенья, II я, какъ ты, смотрелъ, не видя инчего, II также быть хотель толковникомъ всего. Напрасно я искаль сокрытаго начала, Природу вопрошаль-она не отвичала. Отъ праха до небесъ парилъ мой гордый умъ II—слабий—ниспадаль, терялся вь бездив дунь. Надеждою дыша, увъренностью полный, Безстрашно разсъканъ я гибельныя волны И истины искаль въ совъталь мудрецовъ; Съ Ньютономъ я леталь превыше облаковъ И время оставляль, строитивый, за собою, И въ мракатъ дальнить легь я бодретвоваль тушор. Во прахв падшихъ царствъ, въ останкахъ вековихъ

Катоновъ, Цезарей свидетелей немыхъ Неумолимаго, какъ время, разрушенья-Хотыть разсвять я уныдыя сомнонья: Священныхъ твней ихъ тревожиль я покой. Безсмертія искаль я въ урнв гробовой-И признаковъ его, никвиъ непостижимыхъ, Искаль во взорахъ жертвъ, недугами томимыхъ, Въ очахъ, исполненныхъ и смерти, и тоски, Въ последнемъ трепете хладеющей руки; Пылаль обрасть его въ желаніяхъ надежныхъ, На мрачныхъ высотахъ туманныхъ горъ и сибжныхъ, Въ струяхъ зеркальныхъ водъ, въ клубящихся волнахъ. Въ гармоніи стихій, въ раскатистыхъ громахъ. Я мниль, что грозная, въ порывахъ измѣненій. Въ часы таинственныхъ небесныхъ влохновеній. Природа изречеть пророческій глаголь: Богъ блага могъ-ли быть Богъ бъдствія и золъ? Всв промыслы Его судебъ непостижимы, И въ мірів и добро, и зло необходимы. Но тщетно льстился я... Онъ есть, сей пивный Богь; Но, зря Его во всемъ, --постичь я не возмогъ. Я видълъ: эло съ добромъ-и, мнилося, безъ цъли-Смешавшись на земле, повсюду свиренели; Я видълъ океанъ губительнаго зла, Гдв капля блага быть излита не могла: Я видель торжество блестящее порока-И доброд'втель, ахъ, плачевной жертвой рока! Во всемъ я видълъ зло, добра не понималъ, И все живущее въ природъ осуждалъ.

Однажды, тягостной тоскою удрученный, Я къ небу простиралъ свой ропоть дерзновенный—И вдругь съ эеира лучъ блеснулъ передо мной И овладълъ моей трепещущей душой. Подвигнутый его таинственнымъ влеченьемъ, Разстался я навъкъ съ мучительнымъ сомнъньемъ, Забывъ на Вышняго презрънную хулу, И такъ Ему воспълъ невольную хвалу:

«Хвала Тебь, Творець могучій, безконечный, Верховный Разумъ, Духъ незримый и предвъчный! Кто не быль, тоть возсталь изъ праха предъ Тобой. Не бывши бытіемъ, я слышаль голосъ Твой. Я здъсь! Хаосъ Тебя рожденный славословить, И мыслящій атомъ—Твой взоръ творящій ловить.

Могу-ль измёрить я въ сей благолатный часъ Неизмъримое пространство между насъ? Я-діло рукъ Твоихъ-я, дышушій Тобою. Пріявшій жизнь мою невольною судьбою,— Могу-ли за нее возмездія просить? Не Ты обязанъ-я! мой долгь-Тебя хвалить! Вели, располагай, о, Ты, неизреченный! Готовъ исполнить Твой законъ всесовершенный. Назначь, определи, мудрейшій Властелинъ, Пространству, времени-порядокъ, ходъ и чинъ; Безъ тайныхъ ропотовъ, съ слепымъ повиновеньемъ, Доволенъ буду я Твоимъ опредъленьемъ. Какъ сонмы свътлые блистательныхъ круговъ Въ эфирныхъ высотахъ, какъ тысячи міровъ Врашаются, текуть въ связи непостижимой,— Я буду шествовать, Тобой руководимый. Избранный-ли Тобой, сынъ персти, воспарю Въ предълы неба я, и, гордый, тамъ узрю Въ лазурныхъ облакахъ престолъ Твой величавый И Самого Тебя, одъяннаго славой, Въ сіянь в радужныхъ, божественныхъ лучей; Или, трепешущій всевидящихъ очей, Во мракъ хаоса атомъ, Тобой забвенный, Несчастный, страждущій и смертными презрівный. Я буду жалкій члень живаго бытія,— Всегда хвала Тебв, Господь! воскликну я: Ты сотвориль меня, Твое я есмь созданье, Пошли мив на главу и гиввъ, и наказанье, Я—сынъ, Ты—мой Отецъ! Кипить въ груди восторгъ! И снова я скажу: хвала Тебв, мой Богь!..

«Сынъ праха, воздержись! Святое Провид'внье Сокрыло отъ тебя твой рокъ и назначенье. Какъ яркая звъзда, какъ мъсяцъ молодой Плыветъ и сыплеть блескъ по тучамъ золотой И кроеть юный рогь за рощею ночною,—
Такъ шествуешь и ты невърною стопою Въ юдоли жизни сей. Ты слабымъ созданъ былъ; Двъ крайности въ тебъ Творецъ соединилъ. Быть-можетъ, съ ними я невольно сталъ несчастенъ, Но благости Твоей и славъ я причастенъ. Ты мудръ—немудраго не можешь произвесть: Склоняюсь предъ Тобой... хвала Тебъ и честь!...
«Но, между тъмъ, тоска смънила въ сердцъ радость;

Погасла навсегда смінощаяся младость... Угрюмый, одинокъ, прошедшимъ удрученъ, Я вижу: пролетить существенный мой сонь; Престанетъ гнать меня завистливая злоба! Полуразрушенный, стою при дверяхъ гроба: Хвала Тебь! Вражды и горести змъя Терзала грудь мою; въ слезахъ родился я, Слезами обливаль мой хлюбь пріобретенный, Въ слезахъ всю жизнь провель, Тобою пораженный: Хвала Тебв! Терпвлъ невинно я, страдалъ, Ло дна испиль я быль и горестей фіаль, У правелныхъ небесъ просилъ себв защиты-И паль, перунами Всевышняго убитый: Хвала Тебь! Тобой невинность сражена!.. Быль другь души моей-отрада мив одна! Ты Самъ соединилъ насъ узами любови, И Ты запечатабать союзь священной крови-Вся жизнь его была лишь жизнію моей И лушу я его считаль душой своей... Какъ юный, нежный цветь, оть стебля отделенный, Увяль онъ на груди моей окамененной!.. Я видълъ смерть въ его хладъющихъ чертахъ; Любовь боролась съ ней, и въ гаснувшихъ очахъ Изображалось все души его томленье... О солнце, я молиль, продли твое теченье! Какъ жертва палача, въ часъ смерти роковой, Преступникъ зрить топоръ, взнесенный налъ главой, Безчувственъ, падаеть въ отчаянь и страхъ И довить бытія последній мигь на плахе-Такъ, бледенъ, быстръ какъ взоръ, внимателенъ какъ слухъ, Я рвался удержать его последній духъ... Онъ излетель!.. О Богъ, правдивый, милосердый! Простишь-ли мнв?.. Ропталь въ несчастіяхъ нетвердый, Ропталь противь Тебя, судиль Твои пути... Непостижимый Богь! прости меня, прости!... Ты правъ!.. безуменъ я... достоинъ наказанья... Ты смертнымъ создаль міръ-и даль въ удёль страданья. Такъ!.. я не нарушалъ закона Твоего! Лишился милаго душъ моей всего, Лишился радости, покоя невозвратно: Но что-жъ? Твои дары я возвратилъ обратно. Противиться нельзя таинственной судьбь; Желаньемъ, волею я жертвую Тебъ!

Я полонъ на Тебя незыблемой надежды, И съ вірою она мон закроеть віжды. Люблю Тебя, Творецъ, во мракі грозныхъ тучъ, Когда Ты въ молніяхъ, ужасенъ и могучъ, Уставъ преподаешь природі устрашенной, Иль, кроткія весны дыханьемъ облеченный, На землю низведешь гармонію небесъ! Хвала Тебі! скажу, лія потоки слезъ, Хвала, Верховный Умъ, порядокъ неразрывный! Рази, карай меня!.. Увала Тебі, Богь дивный!..»

Такъ мыслиль я тогда, такъ небомъ пламенъль И такъ, восторженный, Царя природы пълъ. О, ты, неопытныхъ коварный искуситель, Неистовый сердець чувствительныхъ мучитель! Познай, Байронь, мечту твоихъ печальныхъ думъ. Познай-и устреми ко благу пылкій умъ! Наперсникъ ужасовъ, пъвецъ ожесточенья, Ужель твоя душа не знаеть умиленья? Простри на небеса задумчивый твой взорь: Не зришь-ли въ нихъ Творцу согласный, стройный хоръ? Не чувствуешь-ли ты невольного восторга? Лерзнешь-ли не признать и власть, и силу Бога, Таинственный уставь, непостижимый персть Въ премудромъ чертеже міровъ, планеть и звездъ? Ахъ, если-бъ, смерти сынъ, изъ мрака въчной ночи, Ты оросиль слезой раскаянія очи, Надеждой окрылень, оставиль ада сводь И къ свету горнему направиль свой полеть, И въ сонив ангеловъ твоя взгремвла лира,-Нъть, никогда-бъ еще во области эсира. Никто возвышенный, пріятный и сильный Не выразни хвали Владык всехъ парей! Мужайся, падшій духь! божественные знаки Ты носинь на чель. Какъ легкіе призраки, Какъ сонъ, какъ вътерокъ, исчезнеть слави дниъ: Ты адомъ, гордостью, ты зломъ боготворимъ. Царь песней, презри лесть: она-твоя отрава; Съ одною истиной прочна бываеть слава. Склони предъ ней главу, надменный великанъ! Теки, спыши занять потерянный твой сань Среди сыновъ, благинъ Отцонъ благословенныхъ, Для радости, любви, для счастья сотворенныхъ!...

## провидъніе человъку.

(Изъ Ламартина),

Не ты-ли, о мой сынъ, возсталъ противъ меня? Не ты-ли порицалъ мои благодъянья И, очи отвратя отъ предести созданья,

Прокляль отраду бытія? Еще ты въ прахъ быль, безумець своенравный, А я уже радъль о счастіи твоемъ, Растиль тебя, какъ плодъ, и въ промыслъ святомъ

Теб'є уділь готовиль славный. Въ сов'єті в'іковомъ твой в'ікъ образоваль, И времена текли моимъ произволеньемъ, И рекъ я: появись, и чистымъ наслажденьемъ

Почти мой горній трибуналь! И ты возникъ. Мое благое попеченье Не обрекло тебя игралищемъ судьбѣ; Огнемъ моихъ очей посѣяль я въ тебѣ

Съ началомъ жизни вдохновенье. Изъ груди я воззвалъ млеко твоимъ устамъ, И сладко ты прильнулъ къ источнику любови, И ты впивалъ въ себя и жаръ, и силу крови,

И свътъ мелькнулъ твоимъ очамъ. Н—искра Божества подъ бреннымъ покрываломъ— Свободная душа невидимо зажглась, Младенческая мыслъ словами излилась.—

енческая мысль словами излилась,— И имя *Бог*ь служило ей началомъ.

Въ какомъ великомъ торжествѣ Передъ тобой оно сіяло! Вездѣ и все напоминало Тебѣ о тайномъ Божествѣ. На небѣ въ солнцѣ лучезарномъ Мое величье ты читалъ; Когда же съ чувствомъ благодарнымъ На землю очи обращалъ, То всюду зрѣлъ мои дѣянъя, Во всей красѣ благодѣянъя; Въ природѣ зрѣлъ ты образъ мой, Въ порядкѣ—предопредѣленье, Въ пространствѣ міра—провидѣнье, Въ судьбѣ послушной и слѣпой— Мое могучее велѣнье.

И ты почтиль во мив царя

Твоихъ душевныхъ наслажденій, И, то забывшись, то горя Огнемъ пріятныхъ впечативній. Въ своей невинной простотв Ты шель къ таинственной мечтв; Но между темъ, какъ грозный опыть Твой свёжій умъ окаменяль. Ты произнесь безумный ропоть. Ты укорять меня дерзаль. Душа твоя одвта мглою, Чело бледнее мертвеца, И ты, терзаясь думой злою, Уже не въруещь въ Творца. «Онъ есть великая проблемма, Разсудку данная судьбой; Когда весь міръ Его эмблема, То, наподобіе эдема, Правдивый быль бы и благой».

Умолкни гордое мечтанье! Я начерталь тебв законь. Но для тебя ничтоженъ онъ! О, какъ велико разстоянье!--Передъ тобою-мигъ одинъ, Я — милліоновъ властелинъ! Когда спадуть передъ тобою Покровы мудрости моей, Тогда, измученный борьбою Недоумвній и страстей, Ты озаришься совершенствомъ Неизреченной правоты, И вкусишь съ праведнымъ блаженствомъ Оть чаши благь и доброты; Познаешь горняго участья Дотолѣ скрытые плоды, И миновавшія несчастья Благословинь въ восторгв ты.

Но ропотъ не умолкъ въ душъ ожесточенной: Ты жаждешь до временъ узръть великій день И дивный вертоградъ, Всевышнимъ насажденный,

Гдѣ никогда ночная тѣнь Не омрачить святую сѣнь.

Безумный! Малый свыть и темнота ночная — Вожатые къ нему. Надъйся и иди,

Природу и меня постигнуть не дерзая; Подобно ей, мои пути Слъпой покорностью почти!

Открыль ли я землё законы управленья? Свирёный океанъ, великій царь морей, Окованъ навсегда десницею моей,

И, въ часъ урочнаго явленья, Онъ силой бурнаго стремленья Наводить ужасъ потопленья, И снова хлынеть отъ степей.

И — тынь моихы лучей вы лазури необъятной — Узналь ли этоты шары законы моихы путей? Куда-бы оны полетыль безы помощи моей?

Кончая подвигь благодатный, Улыбкой тихой и пріятной Не объщаеть онь обратно Заутра радужныхь огней.

И парствуеть вездв порядокь неразрывный: Я утромь возбужу вселенную оть сна, И вечеромь взойдеть сребристая луна.

И воть, изъ тишины пустынной Она, на голосъ мой призывный, Стремится съ легкостію дивной—И ночи мгла озарена,

А ты, прекрасное творенье, Кого создалъ для неба я, Ты впаль въ ужасное сомивные О мудрой цели бытія! Ты, человъкъ и царь вселенной, Дерзнулъ роптать — и на Кого? Ты смель въ душе ожесточенной Хулить Владыку своего! Я твой Владыка — благод втель, Моя святая доброд втель Тебя спасаеть и хранить, Я твой незыблемый гранить. Не мнишь ли ты, что въ мракв ночи Я беззаботно опочиль? О. нфть! внимательныя очи Я съ дъйствій міра не сводилъ. Моря въ волненіи суровомъ, Летучій прахъ и вътровъ стонъ, Все движу я великимъ словомъ.

Всему въ природъ есть законъ. Или съ свътильникомъ надежды За Провиденіемъ во следъ. Ты не умрешь, смыкая въжды: Тебъ за гробомъ-новый свъть! И знай, правдиво Провиденье, Въ его путяхъ обмана нътъ. Зари румяной восхожденье, Природы цёлой ув'вренье Твердять о немъ изъ века въ векъ. — Одинъ не върить человъкъ! Но брось, о смертный, безнадежность: Моя родительская нёжност Твое сомнинье постыдить И за безумное роптанье Свое преступное созданье Любовью ввчной наградить!

#### 1826.

# ВОСТОРГЪ — ДУХЪ БОЖІЙ.

от понь небесный вдохновенья, Когда онъ смертныхъ озарить И въ часъ таинственный забвенья Восторгомъ душу окрылить,---Есть пламень бурный, быстротечный, Губитель доловъ и лъсовъ, Который — сынъ полей безпечный Зажегь внезапно средь снеговъ. Какъ змей въ листахъ, сперва таится, Едва горить, не виденъ онъ; Но дунуль вътръ — и озарится Багровымъ блескомъ небосклонъ. Луша моя! въ какихъ виденьяхъ Сойдеть сей пламень на тебя: Мелькиеть ли тихо въ песнопеньяхъ, Спокойныхъ, чистыхъ, какъ заря, Или порывистой струею По струнамъ арфы пробъжитъ, Наполнить грудь мою тоскою И въ сердцъ радость умертвитъ? Сойди же, грозный иль отрадный,

О въстникъ Бога и небесъ! Разочарованный и хладный, Безчувственъ я — не знаю слезъ. Невинной жертвою несчастья Еще съ младенчества я быль, Ни сожальныя, ни участья Ни отъ кого не заслужиль. Передъ минутой роковою Мнъ смерть, страдальцу, не страшна; Увы, за пъснью гробовою, Какъ сонъ, разрушится она.

Но смертный живъ иль умираеть — Его божественный восторгь, Какъ гость внезапный, посъщаеть: Сей гость, сей духъ — есть самый Богъ... Съ улыбкой кротости и мира, Съ невиннымъ, радостнымъ челомъ, Какъ духи чистые зеира, И въ блескъ славы неземномъ — Его привътъ благословенный Мы уготовимся пріять, Единымъ Богомъ вдохновенны, Дерзнемъ лицу Его предстать.

Его перстомъ руководимый, Израиль зрить въ твии ночной: Предъ нимъ стоитъ непостижимый Какой-то воинъ молодой; Подъ нимъ колеблется долина; Волнуетъ грудь его раздоръ; И станъ, и мышцы исполина, И полонъ мести прый взоръ.

И сей, и тоть, свирвнымь окомъ Другь друга быстро обозрввь, Въ молчань в мрачномъ и глубокомъ Они, какъ вихрь, какъ гнъвъ на гнъвъ, Стремятся — и вступили въ битву.

Не столь опасно совершить Стрвику опасную ловитву, Иль тигру тигра победить, Какъ пасть противникамъ во брани. Нога съ ногой, чело съ челомъ, Вокругъ раменъ обвивши длани, Идутъ, вращаются кругомъ; Всё жилы, мышцы въ напряженьё, Другь друга гнуть къ землё сырой — И пастырь паль въ изнеможенье, Врага увлекши за собой.
Изъ усть клубить съ досады пёна, И вдругь, собравь остатки силь, Трясеть атлета и колёно Ему на выю наложиль; Уже рукой ожесточенной Кинжаль убійства онъ извлекъ, И вдругь воитель поб'єжденный Его стремительно низвергь...

Уже ръдъль туманъ Эреба; Луны послъдній лучъ потухъ; Заря алъла въ сводахъ неба,— И съ нимъ боролся... Божій духъ.

Такъ мы ничто, какъ звукъ согласный, Какъ неожиданный восторгъ, Персту Всевышняго подвластный; Мы — арфа, ей художникъ — Богъ. Какъ въ тучахъ яростныхъ перуны, Восторгъ безмолвствуетъ въ сердцахъ; Но движетъ Богъ златыя струны — И онъ летаетъ на струнахъ...

## ВЪ ПАМЯТЬ БЛАГОТВОРЕНІЙ АЛЕКСАНДРА І Императорскому Московскому Университету \*).

Восторгъ, восторгъ, питомцы музъ!
Въ сей день благословенный
Наукъ и счастія союзъ
Мы празднуемъ священный!
Къ благимъ летите небесамъ
Обёты и моленье!
Курись душевный фиміамъ
Къ тебъ, благотворенье!

Какъ розовый перстъ Младой Авроры Небесныхъ зв'ездъ

<sup>\*)</sup> Стихи, произнесенные при воспоминанія для основанія Московскаго Университета, 12 января 1826 года,

Влестящи хоры
Въ даль мрака женеть;
Какъ въ небъ течеть
Златая денница
Изъ нъдръ темноты,
Такъ точно и ты,
Богиня-царица,
Великаго дщерь,
Могущей рукою
Отверзла намъ дверь
Къ наукамъ, покою!

Пріяла скиптръ Елисаветь Съ улыбкой величавой, И возсіяль изъ ночи свёть, И россъ вёнчался славой!

Какъ Фебъ влатордяный На небъ блестить И утра туманы Лучами златить, — Такъ ты, героиня, Душа россіянь! Какъ свъта богиня, Послъдній туманъ Съ полночи прогнала, И счастье узнала Россія съ Тобой — Миръ, славу, покой!

«Да будеть счастливъ мой народъ!» Рекла Екатерина, И россъ подвинулся впередъ : Шагами исполина!..

Какъ солнце, скрываясь Въ пучинъ морей, И тамъ разливаясь Ръками лучей, Горить во вселенной Румянымъ огнемъ, — Монархъ, незабвенный Въ полкругъ земномъ, Какъ геній хранитель, Познаній любитель, Науки живилъ!..

Увы, и гробъ его сокрылъ!.. Восплачь, восплачь, о музъ соборъ! Гдв Александръ, вашъ Фебъ, отрада?.. Гдв оживляющій сей взоръ? Гдв вождь къ добру—добра награда?..

Какъ послѣ громовъ
И яростной бури,
Среди облаковъ,
Въ прозрачной лазури,
Румяное вновь
Свѣтило восходитъ,
И снова приводить
Все въ радость, въ любовь, —
Такъ миръ водворяетъ
Надежда-монархъ
И вновь воцаряетъ
Блаженство въ сердцахъ.

Ликуй, о музъ блаженный сонмъ! Восторгъ, о чада вертограда! Подъ Николаевымъ щитомъ Цвететь вамъ сила и отрада! Къ благимъ летите небесамъ

Обёты и моленье! Курись душевный фиміамъ Къ тебё, благотворенье!..

# ГЕНІЙ \*).

Кто сей великій, мощный духь,
Одівнь ризой світа рдяной,
Лучи златые сія вкругь,
Выстріе молній, бури рьяной,
Парящій гордо къ высотамъ?..
Я зріль: возникнувши изъ праха,
Въ укоръ ничтожества сынамъ,
Онъ разорваль оковы страха,
Преділы тісные уму,
И, бросивъ взоръ негодованья
Окресть на дикость, слабость, тьму,
На сонъ прекраснаго созданья,

<sup>\*)</sup> Читано въ торжественномъ годичномъ собраніи Императорскаго Московскаго Университета, 3 іюля 1826 года.

Въталь: я живг! я человъкъ!--Я нераздъленъ съ небесами!.. И глубь энирную разсвиъ Одушевленными крылами!... Воть онъ, божественный, летить Надежды смелой, славы полный, И, долу воскланяясь, врить Съ - удыбкой земдю, моря волны. Уже онъ тамъ — достигь небесъ, Уже незримъ въ дали туманной — И яркій слідь его исчезь, Какъ вътръ долинъ благоуханный, Какъ метеоръ во мглв ночной, Какъ память дивныхъ впечатленій... Кто-жъ онъ, сей странникъ неземной? То сильный умъ, блестящій геній!..

Раскройся, древность, предо мной! Разсвитесь, зависти навёты! Предъ взоромъ истины святой Его явите мнв полеты!..

О геній жизни, світа, благь! Не ты-ль Того изобразитель, Кто и въ пространствахъ, и въкахъ, Непостигаемый Зиждитель, Единымъ словомъ оживилъ, Воздвигь сей мірь изъ мертвой бездны; Того, Кто въ тверди укрвиилъ Во время ночь и день надзвъздный; Того, Чья творческая длань Стези светиламъ устрояетъ, Намъ миръ даритъ, низводитъ брань, Возносить царства, унижаеть, Владветь волею сердець, Какъ моря шумными волнами? Всего ведикаго отецъ, Неограниченный летами, Ты, чуждый золь, препонь, суеть И непричастный заблужденій, О геній дивный, кто сочтеть Твоихъ всв виды измененій? Кто спишеть образы твои, Въ которыхъ, редкій даръ судьбины, Многораздичный, но единый,

Излить на міръ дары свои
Нисходишь непостижно долу,
Краса и блескъ земнымъ сынамъ,
Народу слава, честь умамъ,
Мечу и плугу, и престолу?
Кто мощь твою постигнуть смѣлъ,
Означилъ способы и сроки,
И меты тайныя предълъ,
И путь твой новый и высокій?
Богатый въ средствахъ такъ, какъ Богъ,
Летучій, быстрый, какъ свобода,
Неистощимый, какъ природа,
Течешь творенія въ чертогь,
Ея чудесный подражатель,
Ея сокровищъ обладатель!..

Тамъ — горняго восторга полнъ, Въ минуты сладкихъ вдохновеній, Приникнувъ слухомъ къ шуму воднъ, Къ порывамъ облачныхъ смятеній, Къ трясущимъ твердь небесъ громамъ, И къ гуламъ труса разъяреннымъ, И къ тихо плещущимъ ключамъ, И къ стонамъ гордицы смиреннымъ, И къ трелямъ сладкимъ соловья, — Береть свою златую лиру, Гремить!.. О чудо! гдв, гдв я?.. Я чуждъ вещественному міру; Я слишу въ трепетныхъ струнахъ: Свирвныхъ ярость, слабыхъ страхъ, Страстей пылающихъ боренья. Раздоръ народовъ, битвы кликъ, Любви и дружества мученья, И сердца нъжнаго языкъ!... О, даръ гармоніи священной! О, хоръ божественныхъ првиовъ, Благотворителей вселенной!... Вожди семействъ, творцы градовъ, Вы дали смертнымъ духъ и нравы, И доблесть низвели съ небесъ... Глашатан безсмертной славы. Пророки сиверных чудесь, винь, Ломоносовь, временамъ

Въщають о побъдахъ россовъ!..
Послушны генія мечтамъ,
Животворятся скалы мертвы;
Металлъ и мраморъ предстають
Любви народной въ память, въ жертвы,
Потомству позднему на судъ!
Восхощеть — полотно вдругь дышеть,
И мысль, и чувство — во плоти,
Зари играютъ, пламень пышетъ,
И молній ръются пути;
И самая непостижимость,
Подъ кистію его живой,
Небесную пріемлеть зримость
Для очарованныхъ душой!..

Тамъ сходить онъ, испытный зритель, Въ подземный міръ, въ Плутоновъ домъ; Природы тайнъ распорядитель, Дарить нась златомъ и сребромъ; Тамъ, водъ преуглубляясь въ бездны, Являеть новы царства намъ; Тамъ, обтекая круги звъздны, Даеть законы онъ мірамъ: Съ Линнеемъ, съ выспреннимъ Бюффономъ Хозяйствуеть въ ея садахъ, Или съ божественнымъ Ньютономъ Дълить свъть солнечный въ лучахъ; Съ Франклиномъ, дерзостный, отъемлеть У молній крыла, гасить громъ; Трезубецъ у Нептуна вземлеть И бури тяготить ярмомъ... Огнь, воздухъ, и вемля, и воды Его сознають всюду мощь!...

Склонитесь передъ нимъ, народы!.. Невѣжества разсѣявъ нощь, Препоны дикости поправый, Воть онъ — Помпилій, Пивагоръ!.. Какъ органъ вышнія державы, Съ таинственныхъ нисходить горъ, Дубовой вѣтвію вѣнчанный: «Примите, чада, мой завѣтъ! Возстань господствовать, избранный, Любви божественной клевреть! Взаимность, польза, трудъ и нужды,

Въ союзъ сплетитеся святой! Гдв ввра, Вогъ — тамъ смертнымъ чужды Вражда, алчба, раздоръ слвпой! Возстановитесь царства, троны, И будь основа имъ — законы!...» Изрекъ, и на алтарь сердецъ Священны возложилъ скрижали; Снисшелъ гармоніи творецъ — И дни блаженства просіяли!..

Но воть, какъ бурныя моря, Сыны безумія смутились: Текуть, неистовствомъ горя. Противъ царей совокупились; Законы, троны пали въ прахъ. Повсюду смерть и разрушенье... Гдв, гдв небесь благословенье, Гдъ геній мира?.. Битвъ въ поляхъ?.. Не бойтесь: съ вами, съ вами сильный! --Во броню правды облеченъ, Любовью, върой укръпленъ И духа силою обильный, Течеть, какъ пламень по лугамъ, Какъ громъ раскатный по горамъ, Какъ буря въ безднахъ воспаленна... Суворова здёсь, — и Альповъ нётъ!... Кутузовъ тамъ — молчить геенна. И злобы сокрушенъ навътъ!.. О день, о подвиги святые, День человвчества всего!.. Кто сохранить плоды златые Успѣха, геній, твоего?..

Ты самъ, ты, геній благотворный!... Воть мечь оливою обвивь, Единымь небесамь покорный, Земнаго сердце устранивь, Священны узы укрвиляеть, Любовь и дружество живить, Царей въ совътахъ предсъджеть, Съ безсмертнымь смертное мирить; Предъ Божьимь алтаремъ — свътию; Пророкъ могущій — средь людей; Въ судахъ — одётый свыние силой, Безстрастный судія страстей;

Мудрецъ — въ тиши уединенья, Рачитель нравовъ правоты, Врагъ буйной разума мечты И другь прямаго просвъщенья...

И другь прямаго просвъщенья... Парица всёхъ поброть земныхъ. Величіе талантовъ, знаній. О правота — вънецъ благихъ, Твердыня мудрыхъ начинаній! — Въ какой странв, въ какихъ ввкахъ Ты не была превозносимой? Въ какихъ чувствительныхъ сердцахъ Ты не была боготворимой? Пускай безтрепетный герой, Въ кровавихъ битвахъ знаменитый. Гремить неверною молвой, И мечъ свой, давромъ перевитый, Во храмъ торжествъ, честей несетъ,--Коль къ смертнымъ чуждъ быль состраданья. Что правота о немъ речеть? «Не хваль достойный — наказанья, Герой, низвергни мечъ твой въ прахъ!..» Пускай властитель сей надменный, Съ грозой карающей въ рукахъ, Гнететь народы имъ плененны, — Какой оть правды приговорь? «Онъ быль злодей», гласить потомство; И въчный, гибельный позоръ Накажеть лесть и въродомство!.. Пускай блестящій лжемудрець, Стезей зменся ухищренной, Присвоить самъ себъ вънецъ Къ стыду обманутой вселенной-«Ты — ложный геній», правота Ему речеть свой судъ нельстивый; И гдъ твой блескъ и красота, Вънецъ лже-генія кичливый?.. Такъ, Божій гласъ, ты возгремишь Умамъ коварнымъ въ наказанье, И ложь, и злобу обличишь!.. Лишь правота — умовъ сіянье!.. Смотрите: тамъ, какъ бурный вътръ, Несется средь пустынь, сквозь тучи, Великихъ вождь, великій Петръ,

Преобразитель нашъ могучій!
Какъ звёзды свётлыя, въ вёкахъ
Горять благихъ мужей дёянья:
Катоновъ, Долгорукихъ прахъ
Кропимъ слезой воспоминанья!..
Реветь, волнуяся, Скамандръ,
Но не потопитъ Ахиллеса:
Угасъ для міра Александръ! —
Но въ храмё вёчности завёса
Предъ нимъ, какъ небо, раздралась,
И радуга безсмертной славы
Съ его кончиной разлилась
По тучамъ сёверной державы!..

«Ты живъ, краса земныхъ царей; Ты намъ воскресъ, Благословенный!» Какъ гуль торжественный морей. Гремить правдивый глась вселенной. Монархъ любви и правоты На тронв россовъ воцарился; Иль ты съ небесной высоты Къ намъ въ Николав ниспустился!.. Питомцы счастливыхъ наукъ, Къ добру исполненные рвенья! Монархъ — талантовъ юныхъ другь! Вънцы -- любимцамъ просвъщенья!.. Пылайте души и сердца Къ нему любовью благодатной: Теките всв передъ отца, Какъ реки въ тишине отрадной!.. Пройдеть земная лізпота; Исчезнуть козни в роломства, Но душъ великихъ красота Воскреснеть въ памяти потомства; Почтуть правдиваго царя Святою мадой благословеній, И грянеть русская земля: Хвала тебъ, нашъ добрый геній!...

#### ночь.

Умолкло все вокругъ меня; Природа въ сладостномъ поков; Едва блестить свётило дня;

Въ туманахъ неоо голубое. Печальной думой удрученъ, Я не вкушу отрады ночи. И не сомкнеть пріятный сонь Слезой увлаженныя очи. Какъ жаждеть капли дождевой Цвътокъ, увянувшій оть зноя, Такъ жажду, мучимый тоской, Себъ желаннаго покоя! Мальвина, радость прежнихъ дней! Мальвина, другь мой несравненный! Онъ живъ еще въ душѣ моей, Твой образъ милый, незабвенный. Такъ! всюду зрю его черты: Въ лун в задумчивой и томной, Въ порывъ пламенной мечты, Въ вилъньяхъ ночи благотворной Твоя невидимая тень Летаеть тайно надо мною. ∨Я зрю ее,—но зрю, какъ день За этой мрачной пеленою! Я съ ней-и отъ нея палекъ! И легкій вътеръ изъ долины Или журчащій руческъ— Мив голось сладостный Мальвины! Я сь ней-и блеска сихъ очей, На мив покоившихся страстно, Въ сіяньи радужныхъ лучей Ишу въ замвну я напрасно! Я съ ней-и милыя уста Цълую въ розв ароматной! Я съ ней, и нътъ-и все мечта И пылкихъ чувствъ обманъ пріятный! Какъ светозарная звезда, Мальвина въ мірѣ появилась, Пленила міръ--и навсегда Звъздой падучею сокрылась. Мальвины нъть! исчезли съ ней Любви, надеждъ очарованье; И скорбной участи моей Одна отрада: вспоминанье...

# Ю НОСТЬ. (Изъ Ламартина).

О. други, сорвемте румяныя розы Весной ароматною жизни младой! Въдь время летить, и напрасныя слезы, Увы, не воротять минуты здатой!... Какъ плаватель робкій, грозой устрашенный И быстро носимый въ пучинъ валовъ, Готовится къ смерти, и въ думъ смущенной Завидуеть миру домашнихъ боговъ; И поздно желаеть бѣды неизбѣжной, Терзаемый лютой тоской, миновать; И снова, не видя отрады надежной, Безумецъ, дерзаетъ судьбу порицать,-Такъ точно, о, други, и старецъ, согбенный Подъ игомъ недуговъ и бременемъ лътъ, Стремится, пріятной мечтой окрыленный, Къ веснъ своей жизни,--и нъть ея, нъть!.. «Отдайте, отдайте мив юные годы И младости краткой веселые дни!» Онъ вопить-и тщетно: какъ вихри, какъ воды, Въ туманномъ пространствъ исчезли они, И грозные боги не слышать моленья... Онъ розы блаженства срывать не умълъ; Безпечный, не могь изловить наслажденья,— И цвъть на могилъ страдальца удълъ... Сорвемте же, други, румяныя розы Весною цвътущею жизни младой! Въдь время летить, и напрасныя слезы, Увы, не воротять минуты златой!..

## МЕЧТА. (Изъ Ламартина).

Простерла ночь свои крыль На сводъ небесъ червленный, Туманы вьются на земль. Въ совъ легкій погруженный, На камнь дикомъ я сижу Въ мечтаніяхъ унылыхъ И въ горькой думь привожу На память сердцу милыхъ.

Вдругь изъ-за черно-сизыхъ тучъ, Серебряной струею, Съ дуны отторгнувшися дучъ Блеснулъ передо мною. О милый лучь, зачёмь разсёкь Ты горніе туманы? Иль исцелить мои притекъ Неисцилимы раны? Или сокрытыя судьбой Повёдать тайны міра? О. лучъ божественный! открой. Открой, пришлецъ зеира: Или къ несчастливымъ влечеть Тебя водшебна сида. И снова къ счастью расцвететь Душа моя уныла? Такъ! я восторгомъ упоенъ И мыслію священной: Не ты-ли въ образъ облеченъ Души, мив незабвенной? Быть-можеть, вьется надо мной Лухъ милый въ видъ твни; Быть-можеть, ивы сей густой Онъ потрясаеть свии. Ахъ, если это не мечта, Въ часъ полночи священный, Носися вкругь меня всегда, О призракъ драгоцвиный! Хотя твоимъ полетомъ слухъ Мой робкій насладится, И изнемогшій, скорбный духъ Внезапно оживится. Но мъсяцъ посреди небесъ Облекся пеленою... Гдв милый лучъ мой? Онъ исчезъ-

#### ЧЕТЫРЕ НАЦІИ.

(Отрывокъ).

Британскій лордъ Свободой гордъ; Онъ властелинъ,

И я одинъ съ мечтою!

Онъ вфриий смиъ Родной земли. Ни короли, Ни проискъ папъ Коварныхъ лапъ Исподтишка На смѣльчака Не занесуть: Отважный Брутъ-Онъ носить мечъ, Чтобъ когти свчь. Французъ-дитя. Онъ вамъ, шутя, Разрушить тронъ Издасть законъ; Не теривливъ, Самолюбивъ. Онъ быстръ, какъ взоръ, И пусть, какъ вздоръ; Онъ смълъ и слабъ, И царь, и рабъ; И удивить, И насмѣшить. Германецъ смѣлъ, Но переспыть Въ котлѣ ума; Онъ, какъ чума Сосвднихъ странъ; Мертвецки пьянъ,

Въ котлѣ ума; Онъ, какъ чума Сосъднихъ странъ; Мертвецки пьянъ, Носъ въ табакѣ, Самъ въ колпакѣ, Сидѣть готовъ Хоть пять вѣковъ Надъ кучей книгъ, Кусатъ языкъ И проклинать Отца и мать За пару строкъ Халдейскихъ числъ, Которыхъ смыслъ Понять не могъ. Въ Россіи Разиня роть, Во весь народъ Кричать: . «Насъ бить пора! Мы любимъ кнутъ!» За то и бъютъ Ихъ, какъ скотовъ, Безъ дальнихъ словъ И ночь, и день... Да и не лънь: Что вилы въ бокъ, То свна клокъ! Чвиъ больше быють, Твмъ больше жнутъ! А безъ побой---Вся Русь хоть вой: И упадеть, И пропадеть...

# **1827—1829.** КРЕМЛЕВСКІЙ САДЪ.

Люблю я позднею порой, Когда умолкнеть гуль раскатный И шумъ докучный городской, Досугь невинный и пріятный Подъ сводомъ неба провождать. Люблю задумчиво питать Мои безпечныя мечтанья Вкругь ствиъ Кремлевскихъ в ковыхъ, Подъ твнью липокъ молодыхъ, И пить весны очарованье Въ ароматическихъ цветахъ, Въ красћ аллей разнообразныхъ, Въ блестящихъ зеленью кустахъ. Тогда, краса ленивцевъ праздныхъ, Одинъ, не занятый никвмъ, Смотря и ничего не видя, И, какъ султанъ, на лавкъ сидя, Я созидаю свой эдемъ Въ смъшныхъ и странныхъ помышленьяхъ. Мечтаю, грежу, какъ во сиъ, Гуляю въ выспреннихъ селеньяхъНа солнцѣ, небѣ и лунѣ; Преображаюсь въ полубога, Сужу рѣшительно и строго Мірскія бредни, цѣлый міръ, Дарую счастье милліонамъ...

И между тъмъ, пока мой пиръ Воздушный, легкій и духовный Пріемлеть всю свою красу, И я себя перенесу Гораздо дальше подмосковной, — Плывя, какъ лебедь, въ небесахъ, Луна сребрить съдыя тучи; Полночный вътеръ на кустахъ Едва колышеть листь выбучій; И въ типинъ вокругь меня Мелькають тъни проходящихъ, Какъ тъни пасмурнаго дня, Какъ проблески огней блудящихъ.

#### на смерть темиры.

рыстро, быстро продетаеть Время нашъ подлунный светь, Все разить и сокрушаеть, И ему препятствій нівть. Ахъ, давно-ль весна златая Распвътала на поляхъ? Часъ пробилъ-зима съдая Мчится въ вихряхъ и ситахъ! Лишь возникла юна роза, Развернула стебельки-Дуновеніемъ мороза Опустилися листки. Такъ и ты, моя Темира, Нажный другь души моей, Бывъ красой недавно міра, Вдругь увяла въ цвъть дней! Лишь блеснула, какъ явленье, И сокрылася опять... Ахъ, одно мив утвшенье-О тебъ воспоминать.

П В С Н Я. (Изъ Панара).

Неуменъ
Мужъ ревнивый,
Неучтивый!
Какъ хотътъ
Завладъть
Лишь ему
Одному
(Безъ причины)
И рукой,
И душой
Половины!
Хоть сердись,
Хоть бранись,

Коль захочется Амуру,

То жена, Сатана,

Изомнеть твою фризуру!

Будешь горестно рыдать,

Будешь лобъ свой проклинать—

Но напрасно!

Не найдешь себѣ утѣхъ, И услышишь только смѣхъ

Повсечасно.

Стануть дыбомъ волоса, Коль споють тебё въ глава

Пъсенку такую, Хитрую и злую:

Какъ смешонъ,
Неуменъ
Мужъ ревнивый,
Неучтивый!
Какъ хотёть
Завладеть
Лишь ему
Одному
(Безъ причины)
И рукой,
И душой
Половины!

#### РОКЪ.

Зари послёдній лучь угась Въ природъ усыпленной; Протяжно бьеть полночный часъ На башив отдаленной. Уснули радость и печаль И всв заботы света; Для всёхъ таинственная даль Завъсой тьмы одъта. Все спить... Одинъ свирвный рокъ Чуждъ мира и покоя, И столько-жъ стращенъ и жестокъ Въ тиши, какъ въ вихръ боя. Ни свъжей юности красы, Ни блескъ души прекрасной Не избъгуть его косы. Нежданной и ужасной! Онъ любить жизни бурный шумъ, Какъ любять ревъ потока, Или какъ любить детскій умъ Игру калейдоскопа. Предъ нимъ равны—рабы, цари; Онъ шутить надъ султаномъ, Равно какъ шучивалъ Али Янинскій надъ фирманомъ. Онъ восхотвлъ-- и Крезъ избъгъ Костра при грозномъ Киръ, И Киръ, уснувъ на лонъ нъгъ, Возсталь въ подземномъ мірф. Вельль-и Рима властелинь, Народный гладіаторъ...

## **1830—1831.** КЪ ДРУЗЬЯМЪ.

Игра военныхъ суматохъ, Добыча яростной простуды, Въ дыму лучинныхъ облаковъ, Среди горшковъ, блохъ и посуды, Полуразлегшись на доскъ Иль на скамъв, какъ вамъ угодно, Въ избв негодной и холодной, Въ смертельной скукв и тоскв, Пишу къ вамъ, ввтреные други! Пишу—и больше ничего,— И отъ поэта своего Прошу не ждать другой услуги. Я весь—разстройство!.. Я дышу, Я мыслю, чувствую, пишу, Разстройствомъ полный; лишь разстройство Въ моемъ разсудкв и умв... Въ моемъ посланьи и письмв Найдете вы лишь безпокойство!

И этоть приступь неприродный Васъ удивить навёрно вдругь. Но, не трактуя слишкомъ строго, Взглянувъ въ себя самихъ немного, Мое безумство не виня, Вы не осудите меня. Я тоть, чемъ быль, чемъ есть, чемъ буду, Не премънюсь, непремънимъ... Но ахъ! когда и гдв забуду, Что рокомъ злобнымъ я гонимъ? Гонимъ, убить, хотя отрада Идеть однимъ со мной путемъ, И въ небъ пасмурномъ награда Мив светить радужнымъ лучемъ. «Я пережиль мои желанья», Я долженъ съ Пушкинымъ сказать; «Минувшихъ дней очарованья» Я долженъ ввчно вспоминать. Часы последнихъ сатурналій, Пировъ, забавъ и вакханалій, Когда, когда въ красв своей Измвнять памяти моей? Я очень ..... какъ вамъ угодно; Но разныхъ предестей Москвы Я истребить изъ головы Не въ силахъ... Это превосходно! Я въчно помнить буду радъ: «Люблю я бъщеную младость,

И тесноту, и блескъ, и радость, И дамъ обдуманный нарядъ.» Моя душа полна мечтаній. Живу прошедшей сустой. И рядъ несчастій и страданій йости окрои стенфиве К Надежды ложной и пустой. Она мив льстить, какъ льстить игрушка Ребенку въ праздникъ годовой. Или какъ льстить бостонъ и мушка Девице дряхлой и седой-Хоть иногда въ тоскъ безсонной Ей снится образъ жениха— Или какъ запахъ благовониый Льстить вялымь чувствамь старика. Воть все, что, мучимый блохами, Поэть успель вамь написать. И за небрежными строками Блестить безмолвія печать... Въ моей избъ готовять ужинъ, Несуть огромный чань ухи, Столъ ямщикамъ голоднымъ нуженъ... Прощайте, други и стихи! Когда же есть у вась забота Узнать, когда и гдъ охота Во мив припала до пера,— Въ деревив Лысая гора.

# РОМАНСЫ.

T.

Пышно льется свётлый Терекъ Въ мирномъ лоне тишины; Девы юныя на берегъ Вышли встретить пиръ весны. Вижу игры, слышу ропоть Сладкозвучныхъ голосовъ, Слышу резвый, легкій топоть Разнопветныхъ башмачковъ.

Но мой взоръ не очарованъ И блеститъ не для побъдъ,— Онъ тобой однимъ окованъ, Адый шелковый бешметъ! Образъ дѣвы недоступной, Образъ строгой красоты, Думой грустной и преступной Отравилъ мои мечты.

Для чего у страсти пылкой Чародейной силы неть— Превратиться невидимкой Въ алый шелковый бешметъ?

Для чего покровъ холодный, А не чувство, не любовь, Обнимаеть, жметь свободно Гибкій станъ, живую кровь?..

II.

Утро жизнью благодатной Осв'вжило сонный міръ; Дышеть влагою прохладной Упоительный зефиръ.

Нѣга, радость и свобода Торжествують юный день; Но въ моихъ очахъ природа Отуманена, какъ тѣнь.

Что мив съ жизнью, что мив съ міромъ? На душів моей тоска Залегла, какъ надъ вампиромъ Погребальная тоска.

Вздохъ волшебный сладострастья Съ стономъ дѣвы пролетѣлъ, И въ груди, за призракъ счастья, Смертный хладъ запечатлѣлъ.

Ужъ давно огонь объятій На злодій не горить; Но надъ нимъ, какъ звукъ проклятій, Этоть стонъ почной гремить.

О, исчезни, стонъ укорный И замри, какъ замеръ ты На устахъ красы упорной Подъ покровомъ темноты!

III.

Одёль станицу мракъ глубокій... Но я казачкой осуждень Увидёть снова прежній сонъ На ложе скуки одинокой. И знаю я: приснится онъ; Но горе дъвъ непреклонной! Приснится завтра ей, не сонной, Коварный сонъ, мятежный сонъ.

Моей любви нетерпѣливость Утушить дѣтскую боязнь; Узнаеть счастіе и казнь Ея упорная стыдинвость.

Станицу скроетъ темнота,— Но ужъ не мив во мракв ночи, А ей предстанетъ передъ очи Неотразимая мечта.

И юныхъ персей трепетанье, И ропотъ устъ, и жаръ ланитъ — Все сладко, сладко наградитъ Меня за тайное страданье.

# КОЛЬЦО.

Я полюбиль ее съ твхъ поръ, Когда печальный, тихій взоръ Она на мив остановила. Когда безмолвнымъ языкомъ Очей, пылающихъ огнемъ. Она со мною говорила. О, какъ безмолвный этотъ взоръ Выль для души моей понятень, Какъ этоть тайный разговоръ Вылъ восхитительно-пріятенъ! Пронженный тысячами стрель Любви безумной и мятежной, Я, очарованный, смотрёлъ На милый образъ девы нежной; Я весь дрожаль, я трепеталь, Какъ злой преступникъ передъ казнью, Непостижимою боязнью Мой духъ смущенный замиралъ... Полна живъйшаго вниманья Къ моей мучительной тоскъ, Она, съ улыбкой состраданья, Какъ ропоть арфы вдалекъ, Какъ звукъ волшебнаго напъва, Мив чувства сердца излила. И эта ръчь, о дъва, дъва,

Меня, какъ молнія, сожгла!.. Властитель міра, Царь небесный!

Она, мой ангель, другь прелестный, Она-не можеть быть моей!.. Едва жива, она упала Ко мив на грудь; ея лицо То вдругь бледнело, то пылало, — Но на рукв ея сверкало. Ахъ, обручальное кольцо!... Свершилось все!.. Кровавымъ градомъ Кольно невъсты облидо Мое холодное чело... Я быль убить землей и адомъ... Я всталь, отбросиль оть себя Ея обманчивую руку И. сладость жизни погубя. Стеснивъ въ груди любовь и муку, Ей на ужасную разлуку Сказалъ: «Прости, забудь меня! Прости, невъста молодая, Любви торжественный залогь! Прости, прекрасная, чужая! Со мною смерть—сь тобою Богь! Спвши на лоно сладострастья, На лоно радостей земныхъ, Гдв ждеть тебя въ минуту счастья Нетерпъливый твой женихъ: Гдв онъ, съ владычествомъ завиднымъ, Твой поясь девственный сорветь И, съ самовластіемъ обиднымъ, Своею милой навоветь... Люби его: тебя достоинъ Судьбою избранный супругь; Но помни двва, — я покоенъ: Твой долгъ — мучитель, а не другъ... Печально, быстро вянуть розы На знов лотнемъ безъ росы; Въ темницъ душной моють слезы Порабощенныя красы...» Далеко, долго раздавался Стонъ бедной девы надъ кольцомъ, И съ шумной радостью примчался

За нею суженый съ попомъ. Напрасно я забыть былое Хочу въ далекой сторонъ: Мнв часто видится во снъ Кольцо на пальцъ золотое. Хочу забыть мою тоску, Твержу себъ: она чужая!.. Но, безполезно изнывая, Забыть до гроба не могу.

#### БУКЕТЪ.

Къ груди твоей, Эмма, Приколоть букеть: Онъ жизни эмбдема. – Но розы въ немъ ивть. Узорний, алие Есть много цвътовъ; Но краше, милье Царица луговъ. Эеирный влетаетъ Въ окно мотылекъ, На персяхъ лобзаетъ Онъ каждый цветокъ. Надъ ландышемъ вьется, Къ лилев прильнулъ, Кружится, несется — И быстро вспорхнулъ. Куда-жъ ты, безстрастный Любовникъ цвътовъ? Иль ищешь прекрасной Царицы луговъ? О Эмма, о Эмма! Воть блескъ красоты!.. Какъ роза, эмблема Невинности ты.

### ОЖИДАНІЕ.

Какъ долго ждеть Моя любовь?

Пора давно! Часы летять-И все одно Любви твердять: Скорви, скорви Ловите насъ. Пока Морфей Скрываеть вась Оть зоркихъ глазъ!... Поеть пізтухъ. Пропаль другой,— И пылкій духъ Убить тоской. Все нъть и нъть! Ридветь тинь. И брежжеть свёть, И скоро день... Спвши, спвши, Моя Любовь, И утуши Мою любовь!...

#### 1832-1833.

## демонъ вдохновенья.

акъ, это онъ, знакомецъ чудный Моей тоскующей души, Мой добрый гость въ толив безлюдной И въ усыпительной глуши! Недаромъ сердце угнетала Непостижимая печаль: Оно рвалось, летвло вдаль, Оно желаннаго искало. И воть, какъ тихій сонъ могиль, Лобзаясь съ хладными крестами, Онъ благотворно освиилъ Меня волшебными крылами, И съ нихъ обильными струями Сбѣжала въ грудь мнѣ крѣпость силъ; И онъ безплотными устами Къ моимъ, безчувственнымъ, приникъ, И своенравнымъ вдохновеньемъ

Луша зажглася съ изступленьемъ, И проглагодаль мой языкъ: «Гав я, гав я? Какихъ условій Я быль торжественнымь рабомь? Налъ Аподлоновымъ жрецомъ Летаеть демонъ празднословій! Я вижу, --- злая клевета Шипить въ ныли змвинымъ жаломъ, И злая глуность, мать вреда, Грозить мив издали кинжаломъ. Я вижу, будто бы во сив, Фигуры, твии, лица, маски. Темны, прозрачны и безъ краски, Густою ценью по стене Онъ мелькають въ видъ пляски... Ни па, ни такта, ни шаговъ У очарованныхъ духовъ... То нитью легкой и протяжной, Подобно тонкимъ облакамъ. То массой черной, сто-этажной, Плывуть, какъ волны по волнамъ... Какое чудо! что за видъ Фантасмагоріи волшебной!.. Всь тыни гимнь поють волшебный; Я слышу, страшный хоръ гласить: «О Ариманъ! о грозный царь Тъней, забытыхъ Оризмадомъ! Къ тебъ взываеть пълымъ аломъ Твоя трепещущая тварь!.. Мы не страшимся тяжкой муки: Лавно, давно привыкли къ ней Въ часы твоей угрюмой скуки, Подъ звукомъ тягостныхъ цепей; Съ печальнымъ мъсячнымъ восходомъ Къ тебъ мы мрачнымъ хороводомъ Спвшимъ, возставши изъ гробовъ, На крыльяхъ филиновъ и совъ! Сыны родительскихъ проклятій, Надежду вживъ погубя, Мы ненавидимъ и себя, И злыхъ, и добрыхъ нашихъ братій!.. Когтями острыми мы рвемъ Ихъ изнуренные составы;

Страдая сами — зло за зломъ Изобрътаемъ мы, царь славы, Для страшной демонской забавы, Для наслажденья твоего!... Воззри на насъ кровавымъ окомъ— Есть пиръ любимый для него! — И въ утвшеніи жестокомъ, Сквозь мракъ геенны и огни, Уста улыбкой проясни! О Ариманъ! о грозный царь Тъней, забытыхъ Оризмадомъ! Къ тебъ взываеть цълымъ адомъ Твоя трепещущая тварь!..»

И вдругъ: и трескъ,
И громъ, и блескъ
И Ариманъ,
Какъ ураганъ,
Въ тройной коронъ
Изъ черныхъ змъй,
Предсталъ на тронъ
Среди тъней.
Умолкли стоны,
И милліоны
Волшебныхъ лицъ
Поверглись ницъ...

«Рабы мои, рабы мои, Отступники небеснаго свътила! Надъ вами власть моей руки Оть въчности донынъ опочила,

И непреложенъ мой законъ!..

Настанеть день неотразимой злобы –
Пожруть, пожруть неистовые гробы
И солице, и луну, и гордый небосклонъ...
Все грозно дань заплатить разрушенью, —

И на развалинахъ міровъ Узрите вы опять, по тайному велѣнью, Во мнѣ властителя страдающихъ духовъ!..»

И вновь: и трескъ, И громъ, и блескъ – И Ариманъ, Какъ ураганъ, Въ тройной коронъ Изъ черныхъ змъй,

Исчезъ на тронѣ Среди тѣней!..

Все тихо!.. Страшныя видінья, Какъ вихрь, умчались по стінь, И я, какъ будто въ тяжкомъ сні, Опять съ своей тоской сижу наединіз... Зачімъ ты улетіль, о демонъ вдохновенья!..

## PACKAЯHIE.

**Я** согрѣшиль противъ разсудка— Его на мигъ я разлюбилъ: Тебъ, степная незабудка, Его я съ честью подариль. Я променяль святую совесть На мщенье буйнаго глупца, И отвратительная повъсть Гласить безуміе пѣвца. Я согращиль противь условій Души и славы молодой, Которыхъ демонъ празднословій Теперь освищеть съ клеветой. Кинжаль коварный сожальныя. Притворной дружбы и любви-Теперь потонеть, безъ сомивныя, Въ моей бунтующей крови. Толпа знакомпевъ въродомныхъ, Ихъ шумный см'яхъ, и строгій взоръ Мужей значительно-безмольныхъ, И ропоть дввь неблагосклонныхъ — Все мив и казнь, и приговоръ! Какъ чалъ неистовый похмълья. Ты отлетела наконець, Минута злобнаго веселья! Проснись, задумчивый пѣвецъ! Гдв гармоническая лира, Гдѣ Барда юнаго вѣнокъ? Ужель повергнулъ ихъ порокъ Къ стопамъ ничтожнаго кумира? Ужель бездушный идеалъ Неотразимаго разврата Тебя, какъ жертву каземата, Рукой поносной оковаль?

О нвть!.. свершилось!.. жаръ мятежный Остыль на пасмурномъ челв... Какъ сынъ земли, я дань землв Принесъ чредою неизбъжной: Узналь безславіе, позоръ, Подъ маской дикаго неввжды,— Но предъ лицомъ Кавказскихъ горъ Я рву нечистыя одежды! Подобный гордостью горамъ, Замътнымъ въ безднахъ и лазури, Я воспарю, какъ фиміамъ Съ цвётовъ пустынныхъ, къ небесамъ, И передамъ моимъ струнамъ И ревъ, и вой минувшей бури.

### сонъ дъвушки.

Чего не видить во сив 18-ти-ивтиля дввушка?

Скучно дівушкі съ старушкой Длинный вечеръ просидёть наединь: Скучно съ глупою болтупікой Ивсии пвть о незабвенной старинв. Спится бъдной за разсказомъ О какомъ-то колдунв, И надъ слухомъ, и надъ глазомъ Сонъ зацарствовалъ вполив. Воть уснула — и виденья, Подъ Морфеевымъ крыломъ, Разнесли благотворенья Надъ пылающимъ челомъ. Видить діва сонь мятежный, Плодъ томительныхъ годовъ, Тайный отзывъ думы н'вжной: Трехъ красивыхъ жениховъ. Юны, пламенны и страстны, Къ ней приблизились они, Просять трое у прекрасной Ласки д'ввственной любви! Пышеть пламень сладострастья Въ соблазнительныхъ очахъ, Ропоть ивги, ропоть счастья Замираеть на устахъ. Бьется сердце у Нанины; Труденъ выборъ для души: 🖰

Ты заржавёль, мечь булатный, Отъ бездейственной руки; Заждались вы славы ратной, Троегранные штыки! Завизжить свинецъ летучій Надъ безстрашной головой, И нагрянеть черной тучей На врага вловещій бой. Разорветь ряды злодвя Смертоносный ураганъ, И исчезнеть, цепенея, Ненавистный мусульманъ. Распадутся съ ярымъ трескомъ Неприступныя скалы, И зажжется новымъ блескомъ Грозный день Гебекъ-Калы. \*)

## ИЗЪ ПОСЛАНІЯ КЪ А. П. ЛОЗОВСКОМУ. (ОТРЫВОКЪ).

И нътъ ихъ, нътъ! промчались годы Душевных в бурь и мятежей, И я далекъ отъ рубежей Войны, разбоя и свободы... И я, безъ грусти и тоски, Покинулъ бранныя станицы, Гдв въ ввчной праздности дввицы, Гдв въ ввиномъ дель казаки; Глв молоканки очень строги Для цёломудренныхъ невёсть; Гдв днемъ и стража, и разъвздъ, А ночью шумныя тревоги; Глѣ бородатый богатырь, Всегда готовый на сраженье, Мъняеть важно на чихирь Въ горахъ отбитое имвнье; Гдв беззаботливый старикъ Всегда молчить благопристойно,

<sup>\*)</sup> Гебекъ-Кала, или святая гора, хребетъ Салатавскихъ горъ, гдъ генералъ-лейтенантъ Вельяминовъ, послъ упорнаго сраженія, разбилъ на-голову Кази-Муллу, который безъ туфель, трубки и бурки бъжалъ съ поля сраженія, и едва не былъ захваченъ въ плънъ съ своею любовницею, армянкою изъ города Кизляра. А. П.

Лишь только-бъ сварливый языкъ Не возмущаль семьи покойной; Гдѣ день и ночь сѣдая мать Готова дочери стыдливой Седьмую заповѣдь читать; Гдѣ дочь внимаетъ терпѣливо Совѣту древности болтливой, И между тѣмъ, въ тринадцать лѣтъ, Въ глазахъ святоши боязливой, Полнѣе шьетъ себѣ бешметъ;

Гдѣ безукорная жена Глядить, скосясь на изувѣра, \*)

Глв мужъ, отъ сабли и свяла Бъжавъ, какъ тень, въ поков краткомъ, Подъ кровомъ мирнаго угла, Себъ растить въ забвень сладкомъ Красу оленьяго чела; Гдв все живеть однимъ развратомъ; \*\*) Гдв за червонець можно быть Женв — сестрой, а мужу — братомъ; Гдв можно резать и душить Проважихъ съ солнечнымъ закатомъ; Гдв ядъ, кинжалъ, свинецъ и мечъ Всегда сменяются пожаромъ, И голова катится съ плечъ Подъ неожиданнымъ ударомъ; Гдв, наконець, Кази-Мулла, Свирвный воинъ исламизма. Въ когтяхъ полночнаго орда Растерзанъ съ гидрой фанатизма,

 \*) Почетное титло, которымъ величаютъ вногда закореналыя старообрядки русскихъ воиновъ. А. П.

<sup>\*\*)</sup> Частыя необходимыя сношенія казаковъ съ горцами служать невольною причиною безпорядковъ, происходящихъ иногда въ станицахъ. Кому не извъстны хищные, неукротимые нравы чеченцевъ? Кто не знаетъ, что миродюбивъйшія мъры, принимаемыя русскимъ правительствомъ для усмиренія буйства сихъ мятежинковъ, никогда не имъли полнаго успъха? Закоренълые въ правилахъ разбоя, они всегда одинаковы. Влизкая, неминуемая опасность успокоиваетъ ихъ на время; послъ опять то же въроломство, то же убійство въ нъдрахъ своихъ благодътелей... Черты безиравственности, приведенныя въ семъ отрывкъ, относятся собственно къ этому жалкому народу. А. П.

И наль коварный Бей-Булать, \*)
И кровью злобы и раздора
Запечатлёль дёла позора
Отважный русскій ренегать... \*\*)
И все утихло: стонь провлятій,
Громовъ побёдныхъ торжество—
И сіло мира божество
На трупахъ недруговъ и братій...
Таковъ сей край—отъ древнихъ лёть,
Свидётель казни Прометея,
Войны Лукулла и Помпея
И Тамерлановыхъ побёдъ.

## ИВАНЪ ВЕЛИКІЙ.

**Јиять она, опять Москва!** Редесть зыбкій паръ тумана, И засіяли голова И кресть Великаго Ивана! Воть онъ — огромный Бріарей, Отважно спорящій съ громами, Но другь народа и парей. Съ своими ста колоколами! Его набать и тихій звонъ Всегда пріятны патріоту; Не въ первый разъ, спасая тронъ, Онь влекъ злодъя къ эшафоту! И васъ, Реншильдъ и Шлиппенбахъ, Встричаль привить его громовый, Когда, съ улыбкой на устахъ, Влачились гордо вы въ цвияхъ За колесницею Петровой! Дела высокія славянь, Прекрасный въкъ Семирамиды, Герои Альновъ и Тавриды, — Онъ быль вашъ верный Оссіанъ, Звучнъй, чъмъ Игоревъ Баянъ! И онъ, супругъ твой, Жозефина, Жельзный волей и рукой,

<sup>\*)</sup> Бей-Булать—важное лицо въ исторіи горскихъ революцій. А. П. 
\*\*) Каплуновъ, бъглый русскій солдать, прославившій себя въ 
горахъ разбоемъ и непримиримою ненавистью съ соотечественникамъ. А. П.

На въковаго исполина Взиралъ съ невольною тоской! Москва подъ игомъ супостата, И ночь, и бунть, и Кремль въ огив-Нередко новаго сармата Смущали въ грустной тишинъ. Еще свободы ярой клики Таила русская земля; Но грозенъ быль Иванъ Великій Среди безмолвнаго Кремля; И Святослава мечъ кровавый Сверкнуль надъ буйной головой, И. избалованная славой. Она склонилась величаво Передъ торжественной судьбой!... Возстали парства; пламень брани Подъ небомъ Африки угасъ, И звучно, звучно съ плескомъ дланей Слидся Ивана шумный глась!.. И гдв-жъ, когда въ скрижаль отчизни Не вписанъ доблестный Иванъ? Всегда, вездъ безъ укоризны Онь, русской правды алкорань!... Люблю его въ войнъ и миръ, Люблю въ обычной простотв И въ пышной пламенной порфирв, Во всей волшебной красоть-Когда во дни воспоминаній Событій древнихъ и живыхъ. Среди щитовъ, огней, блистаній, Горить онъ въ радугахъ пветныхъ!.. Томясь желаньемъ ненасытнымъ Заняться важно сустой, Люблю въ раздумьй любонытномъ Взойти съ народною толной Подъ самый куполь золотой, И видеть съ жалостью оттуда, Что эта гордая Москва, Которой добрая молва Всегда дарила имя чуда — Песку и камней только груда. Безъ словъ коварныхъ и пустыхъ Мо**гу** прибавить я, что дица,

Которыхъ болве другихъ Ласкаеть матушка-столина. Оттуда видны безъ очковъ, Повърьте мив, какъ вереница Обыкновенныхъ каплуновъ... А сколько мыслей, замізчаній, Философическихъ идей, Филантропическихъ мечтаній И романическихъ затей, Всегда насчеть другихъ людей, На умъ приходить въ это время? Какое сладостное бремя Лежить на сердцв и душв! Ахъ, это счастье безъ обмана! Оно лишь жителя Монблана Лелфеть въ вольномъ шалашф! Одинъ крестьянинъ полудикій Не даромъ вымолвиль въ слезахъ: «Великъ Господь на небесахъ. Великъ въ Москвъ Иванъ Великій!..» Итакъ, хвала тебъ, хвала, Живи, цвъти, Иванъ кремлёвскій, И, утвшая слухъ московскій, Гуди во всв колокола!..

#### имениннику.

(A. II. Josobckony).

Подарить для именинъ? Я, по милости бъсовской, Очень бъдный господинъ! Въ стоицивить самомъ строгомъ, Я живу безъ серебра, И въ шатрт моемъ убогомъ Нътъ богатства и добра, Кромъ сабли и пера. Жалко споря съ гитвной службой, Я ни геній, ни солдать, И одной твоею дружбой Въ долъ пагубной богать! Дружба—неба даръ священный,

Рай земнаго бытія! Чёмъ же, другь неоцёненный, Заплачу за дружбу я? Дружбой чистой, неизмённой, Дружбой сердца на обмёнъ: Плёнъ торжественный за плёнъ!..

Посмотри: невольникъ страждетъ Въ непріятельскихъ цвияхъ И напрасно воли жаждеть, Какъ источника въ степяхъ! Такъ и я, могучей силой Предназначенный тебъ, Не могу уже, мой милый, Перекорствовать судьбв... Не могу сказать я вольно: «Ты чужой мнѣ, я не твой!» Было время-и довольно... Годось пылкій и живой Излетель, какъ бури вой, Изъ груди моей суровой... Ты услышаль дивный звукъ, Громкій отзывъ жизни новой И уста, и пламень рукъ, Будто съ детской колыбели, Навсегда запечатлели Въ насъ святое имя-другъ! Въ чемъ же, въ чемъ теперь желанье Имениннику души?---Это върное признанье Глубже въ сердце запиши!...

На Лубянкъ, домъ Лухманова. 30 августа 1833 года.

#### БОНАПАРТЕ. (Изъ. Ланартина).

Съ крутыхъ ея бреговъ, подъ ризою тумана, Привътствуетъ тебя, задумчивый пловецъ, Гробница мрачная, обмытая волнами; Вблизи ея лежатъ обросшіе цвътами

Разбитый скипетръ и вѣнецъ... Кто здѣсь? Нѣтъ имени!.. Спросите у вселенной! То имя начерталъ булать окровавленный Оть скиескаго шатра до Нильскихъ береговъ— На броизъ, на груди бойцовъ ожесточенныхъ, Въ народныхъ племенахъ, въ мильонахъ изумленныхъ,

Предъ нимъ склонявшихся рабовъ. Два имени въкамъ переданы въками; Но никогда, ничье громовыми крылами Не разсъкало міръ съ подобной быстротой! Нигдъ, ничья нога сильнъе не връзала Слъдовъ въ лицо земли,—и грозную сковала

Судьба надъ дикою скалой...
Воть здъсь его дитя шагами измъряеть;
Враждебная ията гробницу попираеть;
Громовое чело объято тишиной;
Надъ нимъ въ вечерней мглъ жужжитъ комаръ ничтожный,
И слышитъ тънь его одинъ лишь гулъ тревожный

Волны, летящей за волной.
И миръ тебъ, о прахъ великаго героя,
Ты цълъ и невредимъ въ обители покоя.
Гласъ лиры никогда гробовъ не возмущалъ;
Всегда таила смертъ убъжище для славы;
Ничто не оскорбитъ удълъ твой величавый:

Тебъ-потомство трибуналъ.

Твой гробъ и колыбель сокрыты въ мглй тумана; Но ты, какъ молнія, возникъ изъ урагана, И безыменный мужъ вселенную сразилъ. Такъ точно славный Иплъ, подъ Мемонсомъ глубокій, Въ Мемноновыхъ степяхъ струитъ свои потоки

Еще безъ памяти, безъ силъ. Упали алтари, разрушилися троны; Ты міру даровалъ побёды и законы; Ты славой нареченъ надъ вольностью даремъ,—И вёкъ, ужасный вёкъ, который местью грянулъ На царства и боговъ, передъ тобой отпрянулъ

На шагь, въ безмолвь вроковомъ.
Ты грознаго числа враговъ не устрашался;
Ты съ призракомъ, второй Израиль, состязался,
И призракъ изнемогъ подъ тяжестью твоей;
Возвышенныхъ именъ могучій осквернитель,
Ты съ слабостью игралъ, какъ демонъ-соблазнитель

Играетъ съ чашей алтарей. Такъ, если старый въкъ, при факелъ могильномъ, Терзаеть, рветъ себя въ отчаяньъ безсильномъ, Издавши вольный кликъ, въ заржавленныхъ цъпяхъ,— То вдругъ, изъ-подъ земли, герой неблагодарный Встаетъ, разитъ его—и ложь, какъ сонъ коварный,

Падеть предъ истиной во прахъ.
Свобода, слава, честь—мечты очарованья—
Гремъли для тебя, какъ бранныя воззванья,
Какъ отзывъ роковой воинственной трубы;
И слухъ твой, языкомъ невнятнымъ пораженный,
Внималь лишь одному волненю вселенной

И воплю смерти и борьбы. И чуждый правъ людей, надменный, величавый, У міра одного ты требоваль—державы! Ты шелъ... и предъ тобой вездѣ рождался путь, И лавры на скалахъ пустынныхъ зеленѣли; Такъ мѣткая стрѣда летить до вѣрной пѣли.

Хотя-бъ сквозь дружескую грудь. И никогда фіаль минутнаго безумья Съ чела не разгоняль державнаго раздумья; Ты пурпура искаль не въ чашъ золотой; Какъ воинъ на часахъ, угрюмый и безсонный, Ни вздоха, ни слезы, ни ласки благосклонной

Ты не дарилъ красв младой. Войну, тревогу, стонъ, лучи зари багровой На коньяхъ и мечахъ любилъ твой духъ суровый, И только одного товарища въ бояхъ Лелвяла твоя десница громовая, Когда, широкій хвость и гриву воздымая,

Онъ билъ копытомъ сталь и прахъ. Не равный никому гордыней равнодушной, Ты палъ безъ ропота, судьбъ твоей послушный; Ты мыслилъ... и презрълъ и зависть, и любовы! Какъ царственный орелъ, могучій сынъ эсира, Одинъ всевидящій ты взоръ имълъ для міра—

И этотъ взоръ былъ: смерть и кровы! Внезапно овладъть побъдной колесницей, Вселенную потрясть могучею десницей, Попрать одной ногой трибуновъ и царей, Сковать ярмо любви изъ зависти коварной, Заставить трепетать народъ неблагодарный,

Освобожденный отъ цъпей, Быть въка своего и мыслію, и жизнью, Кинжалы притупить, разсвять бунть въ отчизнъ, Разрушить и создать всемірные столпы, Подъ заревомъ громовъ, надежды неизмѣнной, Оспорить у боговъ владычество вселенной...

О сонъ!.. о дивныя судьбы!..
Ты паль, однако,—паль на пиршествъ великомъ, И плащь властительный ты на утесъ дикомъ Увидъль, наконець, истерзанный врагомъ,— И рокъ, единый богъ, въ котораго ты върилъ, Изъ жалости сажень земли тебъ отиърилъ

Между могилой и вънцомъ. О, если-бъ я постигъ глубокія мечтанья, Ужасные плоды того воспоминанья, Которое тебя покинуть не могло!.. На доблестную грудь бездъйственныя руки Ты складывалъ крестомъ, и тягостныя муки

Мрачили грозное чело!..

Какъ пастырь на брегу рѣки уединенной,
Завидя тѣнь свою въ волнѣ одушевленной,
Слѣдить ее вблизи и въ нѣдрахъ глубины,—
Такъ точно на скалѣ, печальный и угрюмый,
Ты гордо вызывалъ торжественною думой

Дни величавой старины;
И, радуя твои внимательные взоры,
Въ роскошной красоть текли онь, какъ горы,
И слухъ твой утышалъ ихъ ропотъ въковой,
И каждая волна, блестящую картину
Раскинувъ предъ тобой, скрывалася въ пучину,

И ты летвль за ней душой!
Воть здёсь ты на мосту, въ огив, передъ громами;
Тамъ степи заметалъ враждебными чалмами;
Тамъ стонеть Іорданъ, узрёвъ тебя въ волнахъ;
Тамъ горы подавилъ стопой неодолимой;
Тамъ скипетръ обмёнилъ твой мечъ непобёдимый...

А здёсь?.. Но что за чудный страхъ? Зачёмъ ты отвратиль испуганныя очи? Блёдно твое чело!.. Скажи, во мракё ночи, что бурная волна къ стопамъ твоимъ несетъ?.. Не тяжкой-ли волны печальныя картины? Не кровью-ли враговъ обмытыя долины?—

Но слава, слава все сотреть...
Загладить все она, все, кром'й преступленья;
Но персть ея, но персть... онъ кажеть жертву мщенья—
Трупъ юноши въ крови!.. и мутная волна
Несла его, несла, и снова возвращалась,
И, будто судія, къ убійці обращалась

Съ ужасной повъстью она. А онъ, какъ заклейменъ печатью громовою, Онъ быстро закрывалъ чело свое рукою; Но кровь изъ-подъ руки прозрачно и свътло Являлась и текла струей неукротимой; Багровое пятно, какъ царской діадимой, Вънчало блъдное чело.

И воть, тиранъ, и воть за это ввроломство Возстанеть на тебя правдивое потомство; Кроваваго пятна ничто не истребить! Ты выше и славнъй соперника Помпея; Но кто, скажи мнъ, кто и Марія злодъя

Въ тебъ невольно не узрить? И умеръ, наконецъ, ты смертію народной; Уснулъ, какъ селянинъ, на пажити безплодной, Безъ платы за труды, съ притупленной косой. Мечемъ вооружась, какъ будто для осады, У Вышняго просить суда или награды

Явился ты съ твоей рукой.
Въ последние часы, болезнью изнуренный,
Одинъ съ своимъ умомъ предъ тайной сокровенной,
Казалось, онъ искалъ чего-то въ небесахъ;
Невнятно лепеталъ языкъ его суровый,
Хотелъ произнести неведомое слово,—

Но замеръ голосъ на устахъ... Окончи: это Богъ, Владыка тъмы и славы, Царь жизни и смертей; Онъ силу и державы Вручаетъ и назадъ торжественно беретъ. Ответствуй: Онъ одинъ пойметь непостижимыхъ; Онъ судитъ и казнитъ царей несправедливыхъ;

Ему рабы дають отчеть. Но гробъ его закрыть... Онь тамь уже... Молчанье! Предъ Богомъ на въсахъ добро и злодъянье!.. Онъ тамъ... Съ лица земли исчезъ великій мужъ!.. О, Боже, кто постигъ пути Твоихъ велъній? Что значить человъкъ? Увы, быть-можеть, геній Есть добродътель падшихъ душъ...

#### 1834.

# на болъзнь юной цъвы.

Ты-ли, ангелъ ненаглядный, Ты-ли, двва—алый цввть, Изнываешь безотрадно Въ полномъ блескъ юныхъ льть? На тебя-ль недугь туманный, Въ пышномъ праздники весны, Налетыть, какъ врагь нежданный, Изъ далекой стороны? Скучень, грустень взорь печальный Голубыхъ твоихъ очей-Онъ, какъ факелъ погребальный, Блещеть въ сумракв ночей. Развился пушистый волосъ На увядшихъ раменахъ; Неть улыбки, томный голось Слабо ропщеть на устахъ. И для чувства наслажденья И для нъги и любви, Ты мертва: огонь мученья Пробъжать въ твоей крови!.. И когла-жъ бальзамъ природы---Утвшитель бытія— Воскресить и для свободы. И для счастія тебя? Вірь мив, діва: съ раннимъ утромъ. Въ тв часы, когда росой,

Будто светнымъ перламутромъ, Будто яркою слезой, Окристалятся поляны И весеније пврты. И денницы лучъ багряный Блещеть мирно съ высоты: И тогда, какъ ночью сонной Освненъ безмолвный міръ И прохладно, благовонно Въеть сладостный зефиръ,— Я дремотою отрадной Не сомкну моихъ очей И встрвчаю съ грустью хладной Свътъ зари и тьму ночей!.. Что мнв солнце, что мнв звезды! Что мнв ясная дазурь! Я въ груди, какъ въ лонъ бездны, Затаиль весь ужась бурь... **Дъва**—солнце, дъва—радость,

Ты явилась мий въ типи, И слетвла жизни сладость Въ глубину моей души! Я знакомыя страданья На мгновенье позабыль—И любви и упованья Чашу полную испиль. Я мечталь... но духъ упорный, Мой гонитель на землй, Лучъ надежды благотворной Потопиль въ глубокой мглй. Гдй ты? что ты, образъ милый? Я ищу тебя, но ты—Только призракъ лишь унылый Изнуренной красоты!..

# САРАФАНЧИКЪ.

Мнѣ наскучило, дѣвицѣ, Одинешенькой въ свѣтлицѣ Шить узоры серебромъ! И безъ матушки родимой Сарафанчикъ мой любимый Я надѣла вечеркомъ— Сарафанчикъ,

Разстеганчикъ!

Въ разноцвѣтномъ хороводѣ Я играла на свободѣ И смѣялась, какъ дитя! И въ свѣтлицу до разсвѣта Воротилась; только гдѣ-то,

Разорвала я шутя

Сарафанчикъ, Разстеганчикъ!

Долго мать меня журила, И до свадьбы запретила Выходить за ворота; Но за сладкія мгновенья Я тебя безъ сожальнья Оставляю навсегда,

Сарафанчикъ, Разстеганчикъ!

#### РАЗОЧАРОВАНІЕ.

Была пора—за милый взглядь, Очаровательно-притворный, Платить я жизнію быль радъ Крась обманчиво-упорной! Была пора-и ночь, и день Я бредиль хитрою улыбкой, И трудно было мив, и лвнь Разстаться съ жалкою ошибкой. Теперь пора веселыхъ сновъ Прошла, разссорилась съ поэтомъ-И я за пару нъжныхъ словъ Себя безумно не готовъ Отправить въ въчность пистолетомъ. Теперь хранить меня судьба: Пленяюсь женщиной, какъ прежде. Но разувернися въ надежив Увидеть розу безъ шипа.

### КЪ Е. И. БИБИКОВОЙ.

аланты ваши опънить Никто не въ силахъ, безъ сомивнья! Возможно-ли о томъ судить, Что выше всякаго сужденья! Того ни съ чемъ нельзя сравнить, Что выше всякаго сравненья!.. Вы рождены плвнять сердца Душой, умомъ и красотою, И чувствъ высокихъ полнотою Примърной матери и ръдкаго отца. О, тотъ постигнулъ верхъ блаженства, Кто вышней цели идеаль, Кто всв земныя совершенства Въ одномъ создань в увидалъ! Кому же? Мив, рабу несчастья, Приснился дивный этоть сонъ---И съ тайной силой самовластья Упалъ, налегь на душу онъ. Я вижу! Нътъ, не сновидънье

Меня ласкаеть въ тишинъ!
То не волшебное явленье
Страдальцу въ дальней сторонъ!
Не гармоническая лира
Звучить и стонеть надо мной,
И изъ вещественнаго міра
Зоветь, зоветь меня съ собой,
Къ моей отчизнъ неземной!
Нъть—это вы! Не очарованъ
Я бредомъ пылкой головы...
Цъпями грусти не окованъ
Мой духъ свободный... Это вы!...

Кто, кром'в васъ, творящими перстами, Единымъ очеркомъ холоднаго свинца— Даетъ огонь и жизнь, съ минувшими страстями,

Чертамъ бездушнымъ мертвеца?

Чья кисть, на эло природ'в горделивой, Враждуеть съ ней на лоск'в полотна, И воскрешаеть прихотливо,

Какъ мощный духъ, въка и времена? Такъ, это вы!.. Я передъ вами... Вы мой рисуете портреть— И я мирюсь съ жестокими врагами,

Мирюсь съ собой! Я вижу новый свёть!

Простите смености безумной

Простите смълости безумной Пъвца, гонимаго судьбой, Который, послъ бури шумной, Въ эмали неба голубой Слъдить звъзду надежды благосклонной

И, счастливый, въ тъни привътливой садовъ Пьетъ жадно воздухъ благовонный

Ароматическихъ цвътовъ!..

1834 г., іюля 11. Село Ильинское.

#### АВТОРЪ и ЧИТАТЕЛЬ.

Авторъ.

Позвольте вамъ поднесть Тетрадь моихъ стиховъ...
Читатель.

Извольте.

Авторъ.

Прикажете прочесть Съ полиожины листовъ?

Читатель.

Увольте!

Авторъ.

Статейки хороши— Воть эти напримъръ...

Читатель.

Прекрасны.

Авторъ.

А сколько въ нихъ души! А риемы, а размъръ!

Читатель.

Ужасны!

Авторъ.

Хочу, чтобы меня Князь Шаликовъ хвалилъ.

Читатель.

Отрадно.

Авторъ.

Почтеннъйшему я Двъ книги подарилъ.

Читатель.

Ну, ладно.

Авторъ.

Я вижу, отъ стиховъ Вы любите з'ввать?

Читатель.

Безмфрио.

Авторъ.

Плодомъ моихъ трудовъ Нельзя пренебрегать.

Читатель.

О, врыю...

Авторъ.

Желаю васъ спросить: Вы шутите иль нътъ?

Читатель.

Немного.

Авторъ.

Прошу не позабыть, Что колкій я поэть...

Читатель.

Какъ строго!

Авторъ.

Сатиру въ цёлый томъ И сотню эпиграммъ...

Читатель.

О Боже!

Авторъ.

Во гнѣвѣ роковомъ Готовлю я врагамъ...

Читатель.

И что же?

Авторъ.

Узнаете же вы, Что значу я между... Читатель.

Глупцами?

Авторъ. Восплещеть полъ-Москвы

Правдивому суду... Читатель.

Надъ вами!

#### КАРТИНА.

О толстый мужъ, и поздно ты, и рано Съ чахоточной женой сидишь за фортепьяно, И царствуетъ тогда и смѣхъ, и тишина... О толстый мужъ! о тонкая жена! Приходитъ мнѣ на мысль извѣстная картина—Танцующій медвѣдь съ наряженной козой... О, если-бъ кто-нибудь увидѣтъ господина, Котораго теперь я вижу предъ собой, То вѣрно бы сказалъ: премудраь природа, Ты часто велика, но часто и смѣшна! Простите мнѣ, но вы—два страшные урода, О толстый мужъ! о тонкая жена!

# напрасное подозръніе.

«Ніть! это, другь, не сновидінье: Я вижу у тебя есть женскій туалеть! Женать ты?»—Ніть...— «Не можеть быть!»—Какое подозрѣнье!
Ты знаешь самъ: я женщинъ не терплю!—
«Откуда-жъ у тебя явились папильотки?»
—О милый мой! повърь, не отъ красотки:
Нерѣдко завивать собачку я люблю!—

# ГЛУПОЙ КРАСАВИЦЪ.

Какъ бюсть Венеры, ты прекрасна; Но, безъ души и безъ огня, Какъ хладный мраморъ, для меня Ты, къ сожальнью, не опасна. Ты рождена, чтобы служить Въ лукавой свить купидона,— Но прежде должно оживить Тебя ръзцомъ Пигмалюна.

#### АТЕИСТУ.

Не оглушайте вы меня
Ни вашимъ карканьемъ, ни свистомъ
Противъ начала бытія!
Смотря внимательно на васъ,
Я не могу быть атеистомъ:
Вы безъ души, ума г глазъ!

# УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНІЕ ОДНОГО СТИХОТВОРЦА.

На третью, наконець, усталь; Уснуль — и что-жь? О удивленье! Окончиль сонный сочиненье. Вдругь видить онъ Престрашный сонъ, Что будто демонская сила Со всёхъ сторонъ Его въ постели окружила, И будто самъ верховный бъсъ, Мохнатый, Какъ уголь черный и рогатый, Подъ занавъсъ Къ нему залёзъ...

Воть онъ встаеть, творить молитву — И вызваль демона на битву. Не знаю, долго или н'вть Продлилось грозное явленье; Но только выиграль поэть

Великое сраженье:
Всю кристь мышць своихъ собраль
И чорта биднаго на части разорваль...
Но съ кимъ онъ именно сражался?
Ужель никто не отгадаль?
Ему нечистымъ показался
Его стиховъ оригиналь!

Что если бы въ жару подобныхъ сновиденій Кончались точно такъ

И многія изъ русскихъ сочиненій?

Но ніть! умень лукавый врагь,

И въ этой жизни онъ никакъ

Не хочеть насъ оставить безъ мученій.

#### ГЛАЗА.

Нелепинъ верить — и всему, И безъ понятія, и слепо; Недумъ, не въря ничему, Опровергаеть все нелѣпо. Скажите первому шутя, Что муха носъ ему откусить, — При этой новости онъ струсить И вамъ повърить, какъ дитя. Спросите дружески Недума: Счастливъ ли онъ своей женой, И не скрываеть ли, безъ шума, Ея фантазій, какъ другой? Онъ вамъ ответить: «О, напрасно! Я ею счастливъ и богать!» А между твмъ давно ужъ гласно, Что онъ невыгодно женать... Противоръчіе во митимать — Оригинальный ихъ девизъ. И то же самое въ явленьяхъ Большаго свъта и кулись: Одинъ живеть слепою верой Въ чужія мысли и дёла,

Другой скептическою мёрой Опредёляеть дёну зла.
И тоть, и этоть безь ошибки Судить готовы обо всемь — И кром'в горестной улыбки Надъ ихъ мечтательнымъ умомъ Они все видять—и покойны...
Такъ странникъ въ жаркій лѣтній день Встрічаеть ключъ въ пустынъ знойной И пальмы сладостную тінь. И кто узналъ, гді нашъ Іуда? Когда обрушится, откуда Неизбіжимая гроза? А для того имёть не худо Свои, хоть слабые, глаза...

# **1835—1837.** ЛЮДОВИКЪ XVII.

I.

Въ то время небеса отверзлись голубыя;
Въ святой святыхъ огни, какъ лавы золотыя,
Мгновенно разлились въ блистаньяхъ неземныхъ—
И праведныхъ мужей божественные сонмы
Узръли юный духъ, къ Предвъчному несомый

На крыльяхъ ангеловъ младыхъ.
То былъ младенца ликъ, прекрасный, лучезарный, Бъгущій навсегда земли неблагодарной, Подъ сънію кудрей, съ алмазною слезой; И съ гимномъ торжества фаланти дъвъ избранныхъ

И съ гимномъ торжества фаланги дѣвъ избранныхъ Украсили вѣнкомъ изъ розъ благоуханныхъ

Чело, объятое тоской.

II.

И голоса рекли изъ облака въ то время: «Влаженствуй, юный духъ! отъ царственнаго бремя Богъ крепости и силъ

Тебя освободиль!»

— Но гдё я царствоваль?—спросила тёнь младая;— Я узникъ, я не царь! давно ли тёнь ночная Съ темницей мрачной и сырой

Меня внезапно разлучила? Скажи же, Богь, Владыка мой, Когда я царствовалъ? Темница мнъ могила; Отецъ мой палъ отъ злобы палачей;

Я сирота въ кругу людей.

Давно, давно меня забыли;

Меня всего священнаго лишили:

Я матери ищу всегда въ пріятныхъ снахъ;

Я видель здесь ее на светлыхъ небесахъ.

Архангелы въ отвътъ: «Творецъ чадолюбивый Извлекъ тебя изъ бездны нечестивой,

Воззваль къ себв отъ страшныхъ мвстъ, Гдв царствують тираны-кровопійцы, Гдв нарушають миръ гробовъ цареубійцы

И попирають дивный кресть...»

— И такъ, онъ говорилъ, моей суровой жизни Я кончилъ длинный путь! и такъ, посолъ обидъ, Покоя моего на лонъ сей отчизны

Тюремный стражь не возмутить! У Бога я просиль въ печали утвшенья... Ужели онъ мольбв моей внималь, — И умерь я — и цвпь порабощенья

Съ моею смертью разорваль?
О, върьте миъ, я быль достоинъ сожальныя:
День каждый приносиль миъ лютыя мученья;

Когда же, слезъ моихъ не въ силахъ затаить, Я плакалъ—то одинъ, безъ матери любимой, Которая-бъ могла удёлъ мой нестерпимый

Одной улыбкою смягчить.

Невинный и младой — весь ужасъ угнетенья

Я, какъ злодъй, переносилъ;

Я никогда не зналъ, какія преступленья Я въ колыбели совершилъ.

И между тъмъ, предъ казнью этой въчной, Мив помнится, внималь я въ сладкой тишинъ И гласамъ торжества, и славы безконечной, И доблестный народъ эгидою былъ мнъ...
И вдругъ покрылось все непостижимой тайной;

вдругъ покрылось все непостижимой тайной;
 Я сталъ добычею оковъ.

И на земль, какъ листь поблекцій и случайный, Подавленъ быль пятой враговъ.

И бросили меня съ глаголами проклятій Въ темницу — далеко отъ солнечныхъ лучей... Но вы знакомы мив, о сонмы милыхъ братій! Вы часто надо мной вились во тъмв ночей.

Подъ кровожадными руками Моя весна, о Богъ мой, отцвила; Но я молю Тебя, о правящій въками --

Прости имъ злобныя дѣла!— И пъли ангелы: «Съ небеснаго ковчега Завъса пала предъ тобой! Духъ юный, пріими крыль былье сныга,

Лазурный тверди голубой!

Ты нашъ! Младенческія слезы

Мы будемъ вместе собирать. Изъ содицевъ золотыхъ пылающія розы Дыханьемъ свётлымъ обновлять».

III.

Умолкъ чудесный хоръ. Избранные внимали; Страдалецъ преклонилъ невинную главу; И вдругъ среди небесъ міровъ мильоны стали, Услышавъ гласъ — и всв познали Егову! «О Царь! Я дароваль удёль тебе суровый: Носиль ты на земль не скинетрь, а оковы:

Но ихъ, мой сынъ, благослови! Я врізаль ихъ въ твои младенческія руки, Но юное чело избавлено отъ муки,

И отъ короны — не въ крови! Дитя! ты изнемогь подъ бременемъ страданій, Межъ твмъ когда цветы прекрасныхъ ожиданій

Росли вокругь твоихъ пеленъ; Но помни: въчный Богь, Спаситель твой могучій, Мой Сынъ и Царь, какъ ты, носиль венецъ колючій, И кресть быль праведнику тронь!»

## КОГДА-ТО.

К огда-то много кой-чего Она съ улыбкой мив сулила, И послѣ — что же? Ничего!.. Какъ всемъ, съ удыбкой изменила! Когда-то съ ней наединъ, Мечтой волшебной упоенный, Я предавался, весь въ огив, Порывамъ страсти изступленной! Когда-то дервкая рука

Играла черными кудрями, И освияли смёльчака Тв кудри пышными роями!..

### КЪ М. А. Я-ОЙ.

Къ чему вамъ служить умъ, когда вы такъ прекрасны? Зачёмъ вамъ красота, когда вы такъ умны? И умъ, и красота природой вамъ даны... Скажите-жъ, для чьего вы сердца не опасны?

#### ВЪ АЛЬБОМЪ О. А. КОНИ.

Уто написать, ей-ей, не знаю— Дівнить и женщинъ не терплю, Лишь душу, чувство уважаю, И умъ я искренно люблю...

### КАРТИНА.

К акъ обольстительно-прекрасна, О діва, ты для всіхъ очей! Какъ ты, безъ пламенныхъ ръчей, Краснорвчиво сладострастна! Для наслажденья и любви Ты создана очарованьемъ; Сама любовь своимъ дыханьемъ Зажгла огонь въ твоей крови! Свъжье розы благовонной Уста румяныя твои; Лилейный цухъ твоей груди Трепещеть нѣгой благосклонной!.. И этой ножки бълизна, И эта темная волна По лоску бархатнаго твла, И этоть стань зыбучій, смілый — Соблазнъ и взора, и руки-Манять и мучать, и терзають, И на мгновенье усыпляють Смертельный ядъ моей тоски! Друзья мои! (Я своевольно Хочу вездѣ имѣть друзей,

Хоть другь, предатель и злодъй — Одно и то же! Очень больно, Но такъ и быть!) Друзья мои! Я вижу часто эту Пери: Она моя! замки и двери Меня не разлучають съ ней!.. И днемъ, и позднею порою, Въ кругу завътномъ, и одинъ, Любуюсь я, какъ властелинъ Ея водшебною красою! Могу лобзать ее всегда Въ чело, и въ очи, и въ уста... «Счастливецъ!» скажете вы мнв. Напрасно... Все мое блаженство. Все милой дѣвы совершенство И вся она — на полотив!

# КЪ НАБЪЛЕННОЙ КРАСАВИЦЪ.

Я говорилъ вамъ, и не разъ Скажу опять: вы милы, Особенно когда у васъ Не въ милости бълилы! Къ чему невинная рука, Рабыня вялой моды, Таить и крадеть два цветка Любимые природы? Давно ли яркой бълизнъ, Не радующей взоры. .. Придать позволено веснъ Январскіе уборы? Ужели ландышъ снъговой И роза Гюлистана Растуть по волів роковой Искусства и обмана? О, нътъ! Отрада соловья, Красавица Востока— Не перемвнить бытія Изъ прихоти жестокой Влюбленной въ ландышъ и себя Шалуньи черноокой! Глаза вёдь — зеркало души

(Преданья вѣковыя) — У васъ прекрасны, хороши, Какъ стрилы огневыя; Но цвътъ лица — другое онъ Достоинство имветь: Всѣ тайны сердца, безъ препонъ, Онъ высказать умветь! Тоска любви, надежды лучъ, Невинное желанье — Все видно въ немъ, какъ изъ-за тучъ Блестящее сіянье!.. Зачемъ же пышные пветки-Румяныя ланиты ---У васъ завесою тоски Безжалостно прикрыты? О, разлюбите этоть цвъть: Онъ страсти не обманеть; Иль поцелуемъ васъ поэть Невольно разрумянить!

#### ВЪНОКЪ НА ГРОБЪ ПУШКИНА.

**\_\_а**вно-ль тебя, о Русь, изъ нѣдръ пустыни дикой Возвель для бытія и славы Петрь Великій, Какъ дъву робкую, на тронъ? Давно ли озарилъ дучами просвъщенья Съ улыбкою отца, любви и одобренья, Твой полуночный небосклонъ? Подъ знаменемъ наукъ, подъ знаменемъ свободы Онъ новые создалъ великіе народы, Ихъ въ ризы новыя облекъ. И ярко засіяль надъ царскими орлами, Вънчанными всегда побъдными громами,

Младой поэзіи вънокъ... Услыша зовъ Петра, торжественный и громкій, Возникли: старина, грядущіе потомки,

И Кантемирь, и Өеофанъ; И, наконецъ, во дни величія и мира, Взгремела и твоя торжественная лира, Нашъ ходмогорскій ведиканъ!

И что за лира: жизнь! Ея златыя струны

Воспоминали вдругъ и битвы, и перуны Стократь великаго Царя, И кроткія твои діла, Елисавета! И пітли все онів въ услышаніе світа, Подъ смітлой дланью рыбаря. Открылась для ума невіздомая сфера,

Любовь къ прекрасному зажглась, И счастія заря, роскошно и привѣтно, До скалъ и до степей Сибири многоцвѣтной Оть водъ Балтійскихъ разлилась. Посѣяли тогда изящныя искусства Въ груди богатырей возвышенныя чувства; Окрѣпъ полміра властелинъ, И обрекли его, въ воинственной державѣ, Безсмертію вѣковъ и незакатной славѣ— Петровъ, Державинъ, Карамзинъ!

п.

Потомъ, когда неодолимый Сынъ революцій, Бонапарть, Вознесь рукой непобышмой Трехиветный Франціи штандарть: Когда подъ свиь его эгиды Склонились робко пирамиды II Рима куполь золотой; Когда смущенная Европа Въ волнахъ кроваваго потопа Страдала подъ его пятой; Когда отважный, вив законовъ. Какъ повелительное зло, Онъ діадемою Бурбоновъ Украсиль дерзкое чело; Когда, летая надъ землею. Его орды, какъ будто мглою, Мрачили день и небеса; Когла воинственные хоры И гимни звучные првиовр Ему читали приговоры И одобренія выковъ, И въ этомъ гуль осужденій, Хули, вражды, благословеній Гремель, гремель, какь декій стонь, Неукротимый и избранный, Полъ небомъ Англіи туманной, Твой дивный голось, о Байронъ! --Тогда, тогда въ садахъ Лицея, Какъ юный русскій соловей, Весенней жизнью пламенвя. Расцвълъ нашъ дивный корифей; И гармоническіе звуки Его младенческія руки Умъли рано исторгать. Шутя перомъ, играя съ лирой, Онъ Оссіановой порфирой Хотвлъ, казалось, обладать; Онъ росъ, какъ пальма молодая На Іорданскихъ берегахъ, Главу высокую скрывая Въ ему знакомыхъ облакахъ: И, другь волшебныхъ сновиденій, Онъ поняль тайну вдохновеній, Возсталь, какъ новая стихія, Могучъ, и славенъ, и великъ, — И изумленная Россія Узнала гордый свой языкъ.

III.

И сталь онъ пъть, и все вокругь него внимало; Изъ радужныхъ цвътовъ вручилъ онъ покрывало Своей поззіи нагой.

Невинна и смѣла, таинственная дѣва Отважному ему позволила безъ гнѣва Себя обвить его рукой;

И странствовала съ нимъ, какъ върная подруга, По лаковымъ парке блистательнаго круга,

Въ дворцахъ царя, князей, вельможъ; Входила въ кабинетъ ученыхъ и артистовъ, И въ залы, гдв шумятъ собранія софистовъ, Мвняя истину на ложь;

Смягчала иногда, какъ геній лучезарный, Гоненія судьбы, то славной, то коварной;

Была въ тоскв, и на пирахъ, И никогда, нигдв его не покидала; Какъ милое дитя, задумчиво играла Или волной его кудрей, Иль блёдное чело, объятое мечтами, Любила украшать небрежными перстами Вёнкомъ изъ давровъ и лидей.

И были времена: упылый и печальный, Прощался иногда онъ съ музой геніальной,

Искалъ покоя, тишины.

Но и тогда, какъ духъ, приникнувъ къ изголовью, Она ему своей небесною любовью

Ларила неземные сны.

Когда же, утомясь минутнымъ упоеньемъ, Всегдащнимъ торжествомъ, высокимъ наслажденьемъ,

Всегда юна, всегда свѣтла, Красавица земли, она смыкала очи— То было на цвѣтахъ, а ихъ во мракѣ ночи Для ней рука его рвала.

И въ эти времена невидимая Кліо Слетала къ своему любимцу горделиво

Съ правдивой пов'єстью в'єковъ; И п'єль великій мужъ великія поб'єды, И громко вызываль, о праотцы и д'єды, Онъ ваши т'єни изъ гробовъ!

IV.

Гдѣ же ты, поэть народный, Величавый, благородный. Какъ широкій океанъ, И могучій, и свободный, Какъ суровый ураганъ? Отчего же голосъ звучный, Голосъ съ славой неразлучный, Своенравный и живой, Ужъ не царствуеть надъ скучной, Охладелою душой; Не владъеть нашей думой. То отрадной, то угрюмой, По внушенью твоему? Не всегда ли безотчетно, Добровольно и охотно Покорялись мы ему!...

О такъ, о такъ, пѣвецъ Людмилы и Руслана, Единственный пѣвецъ волшебнаго Фонтана, Земфиры, Невскихъ береговъ, Пѣвецъ любви, тоски, страданій неизбѣжныхъ! Ты мчалъ насъ, уносилъ по лону водъ мятежныхъ Твоихъ плънительныхъ стиховъ; И долго, превратясь въ безмолвное вниманье,

Прислушивались мы, когда ихъ рокотанье

Умолкнеть съ отзывомъ громовъ. Мы слушали, томясь пріятнымъ ожиданьемъ, — И впругь поражены невольнымъ содроганьемъ.

И вдругъ поражены невольнымъ содроганьемъ, И душу намъ наполнилъ страхъ.

Высоко надъ главой поэзіи печальной Вознесся не в'внокъ, но факелъ погребальный,

И Пушкинъ — трупъ, и Пушкинъ — прахъ! Онъ прахъ! Довольно! Прахъ, и прахъ непробудимый! Угасъ, и навсегда, мильонами любимый,

Державы съверной Баянъ!
Онъ новыя пріялъ нетлівныя одежды,
И къ небу воспарилъ, подъ радугой надея
Разсія вічности туманъ!..

٧.

#### Гимнъ смерти.

«Совершилось: дивный геній, — Совершилось: славный мужъ Незабвенныхъ песнопений Отлетьль въ страну виденій, Съ дона жизни въ царство душъ. Пиръ унылый и последній Онъ окончилъ на землъ; Но, безчувственный и блёдный, Носить онъ вѣнокъ побыный На возвышенномъ челв. О, взгляните, какъ свободно Это гордое чело! Какъ оно въ толив народной Величаво, благородно Новой жизнью расцвело! Если гибельнымъ размахомъ Безпощадная коса Незнакомаго со страхомъ Уравнять умела съ прахомъ,-То узрълъ онъ небеса. Тамъ, подъ свнію благаго, Милосерднаго Творца, Безъ печальнаго покрова

Встрътять жителя земнаго, Знаменитаго пъвца. И святое Провидънье Слово мира изречеть; И небесное прощенье, Какъ земли благословенье, На главу его сойдеть...

Тогда, какъ духъ безплотный, величавый, Онъ будеть жить безсумрачною славой,

Увидить яркій, свётлый день; И пробъжить неугасимымъ окомъ Мильонъ міровъ, въ поков ихъ глубокомъ,

Его торжественная тёнь; И окружить ее, надъ облаками, Тёней, давно прославленныхъ вёками,

Необозримый легіонъ-Петрарка, Тассъ, Шенье-добыча казни. И руку ей, съ улыбкою пріязни, Подасть задумчивый Байронъ... И, между твмъ, когда въ Россіи изумленной Оплакали тебя и старый, и младой, И совершили долгь последній и священный. Предавъ тебя землъ холодной и нъмой; И, блёдная, въ слезахъ, въ печали безотралной. Поэзія грустить надъ урною твоей,-Неведомый певець, но смелый, славы жадный, О Пушкинъ, преклонилъ колвно передъ ней. Лушистые вѣнки великіе поэты Готовять для нея, второй Анакреонъ! Но верю я: и мой, въ волнахъ суровой Леты, Съ рожденіемъ его, не будеть поглощенъ,— На пеплъ золотомъ угаснувшей кометы Несмелою рукой онь съ чувствомъ положенъ...»

VI.

### Утъшеніе.

Надъ лирою твоей, разбитою, но славной, Зажглася и горить прекрасная звъзда; Она облечена щедротою державной Великодушнаго Царя.

#### TT.

# Юмористическіе разсказы и сатиры.

### 1. ИМАНЪ-КОЗЕЛЪ.

(1826).

Въ одной деревив, недалеко Оть Триполи иль оть Марокко-Не помню я-жиль человъкъ, По имени Абдулъ-Мелекъ. Не только хижины и мула Не заводилось у Абдула, Но даже върнаго куска Подъ часъ иной у бъдняка Въ запасной сумкв не случалось. Онъ пиль и тлъ, гдт удавалось, Ложился спать, гдв Богь привель. И, словомъ, жизнь такъ точно велъ, Какъ независимыя птицы Или поклонники царицы, Котору вольностью зовуть, Или какъ нищіе ведуть. Съ утра до вечера съ клюкою И упрошающей рукою, Бродя подъ окнами домовъ Пророка ревностныхъ сыновъ, Онъ ждалъ святаго подаянья; Молилъ за чувства состраданья Съ слезой притворной небеса; Потомъ осушивалъ глаза Своимъ изодраннымъ кафтаномъ, И шелъ другимъ магометанамъ Одно и то же повторять.

Такъ жилъ Абдулъ лѣтъ двадцать пятъ, А можетъ-быть еще и болѣ; Какъ вдругъ однажды, сидя въ полѣ П роя палкою песокъ, Нашелъ онъ кожаный мѣшокъ. Абдулъ узлы на немъ срываетъ, Нетерпѣливо открываетъ, Глядитъ—и что-жъ? О Магометъ! Онъ полонъ золотыхъ монетъ. «Что вижу я! ужель возможно?

Алла, не сонъ-ли это ложный!» Воскликнуль радостно бъднякъ... «Нъть, я не сонный! точно такъ... Червонцы, цехины безъ счету... Абдулъ! Покинь свою заботу О пиш'в скудной и дневной: Теперь ты тоть же, да другой...» Схватиль Абдуль свою находку, Какъ воинъ пленную красотку, Бъжитъ, не зная самъ куда, Имънью радъ—и съ нимъ бъда! Бъжить, что силь есть, безъ оглядки, Лишь воздухъ разсекають пятки. Земли не видить полъ собой. И воть лесокъ предъ нимъ густой; Вбежаль, взглянуль, остановился И на мъщокъ свой повалился.

«Ну, слава Богу!» говорить, «Теперь онь мнв принадлежить. Червонцы все, да какъ прелестны: Круглы, блестящи, полноввсны; Какая чистая рвзьба! О, презавидная судьба Владъть подобною монетой! Я не видаль милве этой. И можно-ль статься? Я—одинъ Теперь ей полный властелинъ! Я... я... Абдуль—презрвнный нищій, Который для насущной пищи Два дня лохмотья собираль И ихъ дввать куда не зналь, Я—бездомовный, я—бродяга...

Блаженъ скупой, блаженъ сто кратъ, Зарывшій первый въ землю кладъ! Такъ, такъ! На лоно сладострастья, На лоно выспренняго счастья, Въ объятья гурій молодыхъ, Къ горамъ червонцевъ золотыхъ, На крыльяхъ вътра ангелъ рока Тебя по манію Пророка, Душа святая, принесеть—
Тамъ, тамъ тебя награда ждетъ...»

И снова радостный Абдулъ На груду золота взглянулъ, Вертълъ мъшокъ передъ собою, Ласкалъ дрожащею рукою Его плънявшіе кружки И въсилъ, сколь они легки, И прикасался къ нимъ устами, И пожиралъ ихъ всъ глазами, И быстро въ землю зарывалъ, И снова, вырывши, считалъ. Такъ обезьяна у Крылова Надъть очки была готова Хотя бы на уши свои, Того не зная, что они Даны глазамъ въ употребленье.

И воть дивится все селенье, Въ которомъ жилъ Абдулъ-Мелекъ. «Откуда этоть человъкъ Изъ самыхъ бедныхъ, какъ известно,» Заговорили повсемъстно, — «Откуда деньги получиль? Ну, такъ-ли прежде онъ ходилъ? Какой нарядъ, какое платье! Ему-ли, нищенской-ли братьв Носить такія епанчи? (А онъ одвлся ужъ въ парчи...) Давно-ли мы изъ состраданья Ему давали подаянья,— И онъ смиренно у дверей, Въ чалмъ изодранной своей, Босой, и голый, ради неба Просиль у насъ кусочка хлеба, — И вдругь богать сталь! Отчего?..» «Готовъ и домъ ужъ у него!» Другой сказалъ съ недоумѣньемъ; И всв объяты удивленьемъ... И домъ готовъ! нельзя понять;

А какъ изволитъ отвъчать, Коль намекнешь ему объ этомъ; Ну, заклинай хоть Магометомъ, А онь одно тебъ въ отвътъ: Объ очень чудномъ наказанъв Царицей Ольгою древлянъ, Какъ всякій рыцарскій романъ, Какъ предреченіе кометы, Какъ Фонтенели и Боннеты... Въ козла запрятался Иманъ, Какъ русскій прячется въ кафтанъ. Въ козлины лапы всунулъ ноги, На головъ явились роги, Съ когтями, бородой, хвостомъ,— И, словомъ, сдёлался козломъ.

Коль говорить вамъ правду надо, Я не видаль сего наряда; Но будь на містів я—не я, Когда, хоть каплю оть себя, Въ моемъ разсказів я прибавиль: Мив ото свідівнье доставиль Одинъ прійхавшій арабъ, По имени Ври-ли-хапъ-Хапъ. Онь человікъ весьма пріятный ІІ, что важніве, віроятный— Не лжеть ни слова,—и онь самъ Свидітель этимъ быль діламъ.

Спустилась ночи колесиица; Небесь дазоревыхъ царица, Блеснула бледная луна; Умолкло все, и тишина Простерлась въ дремлющемъ селень в. Свершивъ обряды омовенья, Облобызавиии алкоранъ, Семейства мирныхъ мусульманъ Предались сладкому покою. Одинь, съ преступною душею. Въ едеждъ бъса и козла, Забывъ, что бодретвуетъ Алда, И видять все Пророка очи,-Одинъ лишь ты во мракъ ночи. Иманъ-чудовище, не спишь, Какь тынь нечистая, скользишь. Какъ духъ, по удиць безмольной. Корысти гиченой, здебы полный: Ты не Имань, а Бельзевуль!-

И вдругъ встревоженный Асдуль—

Къ нему стучится кто-то, слышить, И за дверьми ужасно дышеть, И дико воеть, и скрипить, И хриплымъ гласомъ говоритъ: «Абдулъ, Абдулъ! вставай скорве, Покинь твой страхъ, будь веселье; Твой гость пришель—твой другь и брать. Отдай назадъ, отдай мой кладъ; Узнай во мив Адрамелеха». И снова грозный голосъ смеха, И визгъ, и скрежеть раздались; Крючки на двери потряслись. Трешить она-валится съ гуломъ, И предъ трепещущимъ Абдуломъ Козель рыкающій предсталь... «Отдай мой кладъ!» онъ закричалъ. «Отдай!» взревёдь громоподобно, «Мив было дать его угодно---И отниму его я вновь. Гдв, гнусный червь, твоя любовь И благодарность за услугу Мнв, избавителю и другу?

Кому, о дерзостный, кому Дерзаль ты жаркія моленья, Въ пылу восторга и забвенья, За тайный даръ мой приносить?

Куда, Адамовъ сынъ презрвиный, Моей рукой обогащенный, Златыя груды ты сориль? Меня-ли тратой ихъ почтиль? Позналь-ли ты мірское счастье, Забавы, роскошь, сладострастье, Веселье буйное пировъ И плвнъ заманчивыхъ гръховъ? Ты не искалъ моей защиты; Пророкъ угрюмый и сердитый Тебв пріятнюе меня—
Тебв не нуженъ болю я!... Птакъ, свершись предназначенье: Впади, какъ прежде, въ униженье! Отдай мой даръ, отдай мой кладъ—

И будь готовъ за мною въ адъ!..»
«О сильный духъ, о духъ жестокій!»
Вскричалъ Абдулъ въ тоскъ глубокой,
«Постой, постой! возьми твой кладъ,
Но страшенъ мнъ, ужасенъ адъ...»

**Иманъ, схвативъ** скорви мвшокъ, Лихимъ коздомъ изъ дому скокъ: Ему какъ пухъ златое бремя; Какъ Архимедъ въ старинно время, «Нашело!» онъ радостно кричить И безъ души домой бъжить. Примчался, кинуль деньги въ свно, И сталь изъ дьявольскаго плвна Свой грешный трупъ освобождать, И такъ, и сякъ тянуть и рвать Бъсовъ дукавыхъ облаченье. Нътъ, ни искусство, ни умънье-Ничто ни мало не беретъ: Козлина шерсть сь него нейдеть: Вертится, бъсится, кружится, Пытаеть снять съ себя козла--Неть силы... кожа приросла...

Что делать? Бедный ты невежда! Исчезла вся твоя надежда: Сырое липнет на сухомъ,— А ты не слыхиваль о томъ? Когда-бъ ты зналъ хотя немного, Что запрещается престрого Оть европейскихъ докторовъ (Отъ самыхъ сведущихъ головъ) Не только въ шкуры кровяныя И не совстмъ еще сухія Влезать, какъ ты изволиль влезть, Но даже стать на нихъ иль състь-Чему есть многія причины (Которыхъ, впрочемъ, безъ латыни Тебв не можно разсказать),---То верно-бъ шкуру надевать Тебъ не вздумалось сырую!... Теперь же плачь и вопи: «вскую!..» Реви, завистливый Иманъ,

Кляни себя и свой обманъ. Терзайся, лей рікою слезы! Твое лукавство и угрозы Увлечь ограбленнаго въ адъ Теперь тебя лишь тяготять; И шерсть козлиная съ тобою Пребудеть въ въкъ, какъ съ сатаною, Который съ радостію злой Теперь летаеть надъ тобой. «Иманъ, Иманъ!» тебъ на ухо Шипить ужасный голось духа, Какъ шорохъ листьевъ иль змви, «Пріятны-ль цехины мои?» Напрасно, мучимый тоскою, Окованъ мощною рукою, Бъжишь въ обитель спящихъ женъ: Онъ невинны: легкій сонъ Смыкаеть сладостно ихъ очи. Для нихъ отрадны твии ночи, Въ душт ихъ царствуеть покой... Напрасно съ просьбой и мольбой Ты ожидаешь состраданья; Твой гнусный видъ, твои рыданья, Твои слова: «я-вашъ супругъ», Какъ громомъ, ихъ сразили вдругъ. Испуга пагубнаго жертвы, Онъ упали полумертвы При этихъ горестныхъ словахъ. «Не мужъ явился къ намъ въ рогахъ, Съ брадой и шерстію козлиной; Но духъ подземный, нечестивый, Принявъ козла живаго видъ, Его устами говорить». И крикъ дътей, и женъ смятенье, И въ домъ страшное волненье, И визгъ, и вой: «Алла, Алла!» И быстролетная молва, И рвчи, сказки объ Иманв

И о смѣшномъ его кафтанѣ Въ селеньѣ быстро разнеслись. «Гдѣ, гдѣ онъ?» вопли раздалиси «Кажите намъ сего урода!» И сонмы буйнаго народа

Къ нему нахлынули на дворъ. «Воть духъ нечистый! воть мой воръ!» Кричалъ, съ горящими глазами, И угрожая кулаками, И вив себя, Абдулъ-Мелекъ. «Отдай, презрѣнный человѣкъ, Сейчась мізшокь мой сь золотыми, Или я въ адъ тебя за ними, Исчадье адово, пошлю! Отдай мив собственность мою!» «Абдулъ. Абдулъ!» сказалъ несчастный, «Теперь я вижу, что напрасно Не чтилъ Аллу я моего: Правдиво мщеніе его. Возьми твой кладъ: мнв бысь лукавый Вдохнуль поступокъ мой неправый...» «Теперь онъ боль не Иманъ. Его на петлю, на арканъ!» Кричалъ народъ ожесточенный: «Пускай во всв концы вселенной Пройдеть правдивая молва,

Что такъ, за гнусныя дела. У насъ карають всёхъ злодеввъ».

. . . . . •. «Ура!» раздался общій крикъ, «Пророкъ божественный великъ! Предъ нимъ не скрыты преступленья, И грозенъ часъ его отмщенья! Покинь, Абдуль, покинь твой страхъ: Иманъ и кладъ въ твоихъ рукахъ!..»

«Такъ награждаются обманы И козлоногіе Иманы!» Абдулъ безжалостно твердилъ, И по селу его водилъ Съ веревкой длинною на шев. «Сюда скоръй, сюда скоръе!» Кричали зрители вокругь; И хилый дедушка, и внукъ, И старъ, и молодъ собирались, Козлу смешному удивлялись, И тайно думали: «Алла! Не дай намъ образа козла!» Уже то время миновало.

Имана бъднаго не стало; Покрыла гробъ его ковыль; Но неизгладимая быль Живеть въ преданьяхъ и разсказахъ,— И объ Имановыхъ проказахъ Тамъ и доселъ говорять И детямъ маленькимъ твердятъ: «Дитя мое! не двлай злаго И не желай себъ чужаго, Когда не хочешь быть коздомъ: За зло везив заплатять зломъ». И въ часъ полночи молчаливой Ребенокъ робкій и пугливый Со страхомъ по полю бѣжитъ, Гдв хладный прахъ его лежить. И мусульманинъ правовърный Еще досель суевърно Готовъ пришельцу чуждыхъ странъ Сказать, что мертвый ихъ Иманъ Нередко, вставъ изъ гроба, бродитъ, И крикомъ жалостнымъ наводить Боязнь и трепеть въ техъ местахъ,— Что странно думать о козлахъ.

## 2. C A III K A. (1825-26).

#### КЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ.

Для забавы Я пишу; Одобренья И презрънья Не прошу.

Не для славы -- Пусть кто хочеть, Тотъ хохочеть, Я и радъ; А развратенъ, Непріятенъ— Пусть бранять.

часть первая.

I.

Мой дядя—человъкъ сердитый, И тьму я браней претерплю; Но если говорить открыто, Его немного я люблю.

Онъ чортъ, когда разгорячится, Дрожитъ, какъ пустится кричатъ, Но жаръ въ минуту охладится—И тихъ мой дядюшка опятъ. Зато какая же мнъ скука Весь день при немъ въ гостиной бытъ, Какая тягостная мука. Лишь о походахъ говоритъ,

n.

Супругъ строить комплименты, Платочки съ полу поднимать, Хвалить ей ченчики и ленты, Дътей въ колясочкъ катать, Точить имъ сказочки да лясы, Водить въ саду въ день раза три, И строить разныя гримасы, Бормоча: «чортъ васъ побери!» Такъ, растянувшись на телъгъ, Студентъ московскій размышлялъ. Когда въ ночномъ изъ ней побъгъ Онъ къ дядъ въ Питеръ поскакалъ.

III.

Студенты всёхъ земель и краевъ! Онъ вашъ товарищъ и мой другъ: Его фамилья Полежаевъ, А дальше... Эхъ, друзья, не вдругъ! Я парень и безъ васъ болтливый, Лишь только-бъ васъ не усыпить, А то, внимайте терпёливо, Я радъ весь вёкъ свой говорить. Выть-можетъ, въ Пензё городишка Несносне Саранска нётъ— Подъ нимъ есть малое селишко \*), И тамъ мой другъ увидёлъ свётъ...

IV.

Нельзя сказать, чтобы богато Иль бъдно жилъ его отецъ, Но все довольно таровато, И промотался наконецъ.

<sup>\*)</sup> Покрышкино, имъніе Струйскихъ, близъ Саранска, Пензенской губерніи.

v.

Пропустимъ также, что родитель Его до крайности любилъ, И первый Сашеньки учитель Лакей изъ дворни его былъ; Пропустимъ, что сей менторъ славный Былъ и въ французскомъ Соломонъ, И что дитя болталъ исправно . . . . . Пропустимъ, что на балалайкъ Въ шесть лътъ онъ барыно игралъ,

VI.

Воть Саш'в десять л'вть пробило, И началь папенька судить, Что не весьма бы худо было Его другому поучить. Бичь хлопнуль! тройка быстрыхь коней Въ Москву и день и ночь летить, И у француза въ пансіон'в Шалунъ за книгою сидить. Я думаю, что вс'вмъ изв'єстно, Что значить модный пансіонь; И такъ не многимъ будетъ лестно Узнать, чему учился онъ.

VII.

Должно-быть, кой-чему учился, Иль выучиль онъ на алтынь, Когда достойнымъ учинился Носить студента знатный чинъ!

X.

Но что я?.. гдѣ?.. Куда сокрылся Вниманья нашего предметь?.. Ахъ, господа, какъ я забылся: Я самъ и русскій, и студентъ... Но это прочь... Воть въ вицъ-мундиръ,

Держа въ рукахъ большой стаканъ, Сидитъ съ пріятелемъ въ трактирѣ Какой-то черненькій буянъ. Веселье рьяное играетъ Въ его закатистыхъ глазахъ,

XI.

Кричить... Пуншъ блещеть, брызжеть пиво; Графины, рюмки дребезжать, И вкругь гуляки молчаливо Рои трактирщиковъ стоять... Махнуль—и бубны зазвучали, Какъ громъ по тучамъ прокатплъ, И крикъ цыганской «Черной шали» Трактира своды огласилъ. И дикій вопль, и восклицанье Согласны съ пылкою душой,

XII:

Кто-жъ сей во славь буйной зримый, Младой роскошный эпикуръ, Царицей Паеоса любимый, Средь нимфъ увънчанный Амуръ? Друзья, никакъ не можетъ статься, Чтобъ всякій вдругъ не отгадалъ, И мнъ пришлось бы извиняться, Зачъмъ я прежде не сказалъ. Ахъ, мнгъ счастливый, быстротечный Волшебныхъ, юношескихъ дътъ! Блаженъ, кто въ радости сердечной Тебя сорвалъ, какъ вешній цвътъ.

XIII.

Блаженъ, кто жизни путь колючій Виномъ отраднымъ поливалъ. Пусть смотрить Гераклитъ унылый Съ улыбкой жалкой на тебя, Но ты блаженъ, о другъ мой милый, Забывъ въ весслъв самъ себя. Отринемъ, свергнемъ съ себя бремя Старинныхъ умственныхъ цвпей, Которыхъ гибельное время Еще щадитъ до нашихъ дней.

XV.

Не знаю я, или природный Умишка маленькій въ немъ былъ, Иль пансіонъ учено-модный Его лозами поселилъ; Но лишь учась тому, другому, Онъ кое-что перенималъ И, словъ не тратя попустому, Кой въ чемъ довольно успъвалъ: Могъ изъясняться по-французски И по-нъмецки лепетать, А что касается по-русски—
То даже риемы сталъ кроцать.

Хоть математикі учиться Охоты воссе не имізль, Но июколоться, порубиться Съ лихимъ гусаромъ не робізль. Опъ зналь науки и другія, Но это боліве любиль... Ну, віздь нельзя-жь, друзья драгіе, Сказать, чтобъ онъ невізжда быль! Притомъ же, правду-матку молвить, Уменъ—не то же, что ученъ: Иной куда гораздъ какъ спорить—Переученъ, а не уменъ!

XVIII.

Я для того распространяюсь
О столь существенныхъ вещахъ,
Что Сашу выказать стараюсь
Какъ самого, во всёхъ мёстахъ;
Чтобъ знали всё его какъ должно,
Съ сторонъ—хорошей, и худой;
Да и, клянусь, ей-ей не ложно
Онъ скажетъ самъ, что онъ такой.
Конечно, многимъ не по вкусу
Такой удалый сорванецъ,

А право добрый молодецъ.

Вотъ все, чему онъ научился,—
Свидътель университеть!
Хотя-бъ Рафаэль самъ трудился—
Не лучше-бъ снялъ съ него портретъ.
Теперь, какими же судьбами,
Меня вы спросите опять,
Сидитъ въ трактиръ онъ .....
Извольте слушать и молчать.
Рожденный пылкимъ отъ природы,
Не долго былъ онъ средь оковъ:
Искалъ онъ буйственной свободы—
И сталъ свободнымъ, былъ таковъ!

XX.

Какъ вихрь иль конь мятежный въ пол'в Летить, въ свир'впости своей, Такъ въ первый разъ его на вол'в Узр'влъ я въ пламени страстей. Ни вы—театры, маскарады, Ни дамъ московскихъ лучшій св'втъ, Ни петиметрскіе наряды—Не были думъ его предметъ. Н'втъ, не такихъ мой Саша правилъ: Онъ не быль отъ роду бонтонъ, И не туда совс'вмъ направилъ Полетъ орлиный, быстрый онъ.

XXI.

Туда, гдё шумное веселье, Въ рояхъ неистовыхъ, кипитъ, Отколь всё свёта принужденья И скромность ложная бёжитъ;

Туда, туда всегда стремились Всв мысли друга моего, И Вакхъ, и Момусъ веселились, Принявъ въ товарищи его.

XXII.

Въ его пирахъ не проливались Ни Донъ, ни Рейнъ и не Токай; Но сильно, сильно разливались Иль пуншъ, иль грозный сиволдай. Ахъ, время, времячко лихое! Тебя опять не наживу, Когда, бывало, съ Сашей двое Вверхъ дномъ мы ставили Москву! Пока я живъ на свътъ буду, Въ какихъ бы ни былъ я мъстахъ, Нътъ, никогда не позабуду О нашихъ буйственныхъ дълахъ.

#### XXIII.

Деру «завъсу темной нощи»
Съ прошедшихъ, милыхъ сердцу дней—
И вижу: въ Марьиной мы рощъ
Блистаемъ славою своей!
Фуражки, взоры и походка—
Все дышетъ жизнью и поетъ;
Табачный ароматъ и водка
Разитъ, и пышетъ, и несетъ...
Идемъ, качаясь величаво,
И всъ дорогу намъ даютъ,
А дъвы влъво и направо
Отъ насъ со трепетомъ бъгутъ.

#### XXX.

Ахъ, много, много мы шалили! Быть-можеть, пошалимь опять; И много, много старой были Друзьямъ найдется разсказать,

#### XXXVI.

Засядемъ дружескимъ соборомъ За столъ, уставленный виномъ, И звучнымъ, громогласнымъ хоромъ Лихую пъсню запоемъ... Летите, грусти и печали,

Давно, давно мы не бывали Въ такомъ божественномъ кругу!

Вивать, нашъ Саша,—молодець! А я, главу сію кончая, Скажу: ей-Богу, удалець!

I.

Чуть освищаемый луною, Дремаль вь тумани Петербургь, Когда сь уныньемь и тоскою Его верхи узриль мой другь. На облучки, спустивши ноги, Въ забытый жалкомь онъ сидиль, И объ оконченной дороги Въ сердечной думи сожалиль. Стаканъ последній сиволдая Передъ заставой осущиль, И, изъ телеги вылёзая, Онъ молчаливь и смутенъ быль.

π.

Нева широкая струилась
Близъ постоялаго двора,
И недалеко серебрилось
Изображеніе Петра.
Все было тихо; не спокойно
Въ душтв лишь Саши моего,
И не смыкалися невольно
Глаза потухшіе его—
Недавно буйнаго студента
Съ дымящимся отъ трубки ртомъ:
Онъ, прислонясь у монумента,
Стоялъ съ потупленнымъ челомъ.

ш.

Увы, увы!.. Часы веселья, Вы пролетьли будто сонъ... Такъ въ Петербургскомъ новосельъ, Вздохнувши тяжко, молвилъ онъ:

IV.

«Прощайте, звонкіе стаканы, И пуншъ, и мощный Ерофей!

И сны пріятные освиять Глаза, сомкнутые виномъ, И яркіе лучи освътять Ихъ упоенныхъ крыпкимъ сномъ! А я?.. Увы, увы, несчастный, Я-бъ проклялъ восходящій день!...» Умолкъ... и лучъ денницы ясной Разсвивалъ ночную твнь.

٧.

Эхъ, Саша! Какъ тебѣ не стыдно: Сробѣлъ, лихая голова! Ей-Богу, слышать намъ обидно Такія вздорныя слова. Когда ты быль такою бабой? Когда такъ трусилъ и тужилъ? Какъ мальчикъ глупенькій и слабый При видѣ розогъ, пріунылъ. Что ты въ Москвѣ накуралесилъ И голь остался, какъ соколь— Такъ и раскисъ, и носъ повѣсилъ... Пошелъ, братъ, къ дядюшкѣ, пошелъ!...

VI.

И что-жъ, друзья?.. Въдь справедливо Онъ дядю чортомъ называлъ: Въдь какъ же онъ красноръчиво Его сначала отщелкалъ! Такую задалъ передрягу, Такую пъсенку отпълъ, Такъ отпривътствовалъ бъднягу, Что тотъ лишь слушалъ, да потълъ; Потомъ все тише, да смирнъе, Потомъ все ласковъй, добръе, Потомъ и Сашей началъ зватъ.

VII.

А Саша туть и распустился, И чувствуеть, что виновать, Раскаялся—и прослезился. А дядя?.. Боже мой, какъ радъ! Повъсу грязнаго обмыли, Сейчасъ бълья ему, сапогъ, И съ головы принарядили, Какъ лучше быть нельзя, до ногъ. Повеселиться тамъ нисколько, Никакъ не думавъ, не гадавъ,

Пируетъ Саша мой—-и только! Опять въ кругу своихъ забавъ.

VIII.

Гдв видъ Московскаго гудяки? Куда дввался пухлый ликъ? Голо-кургузо въ модномъ фракв, Въ отличной шляпв à la pique, Въ подбитомъ бархатномъ жилетв, Въ рукахъ хлыстъ англійскій несетъ; Вотъ, избоченясь, на проспектв Онъ съ миной важною идетъ. Червонецъ свътлый, драгоцвиный, И на театры въ первый рядъ Билетъ на кресло ежедневный Гъ карманв брюкъ его лежатъ!

IX.

Съ какой улыбкою кичливой На прочихъ франтовъ онъ глядитъ, Какой улыбкою сонливой И дамъ, и барышень даритъ! Съ какой пріятностью играетъ И машетъ хлыстикомъ своимъ, И какъ искусно задівваетъ Подъ ножки дівушекъ онъ имъ; Какой бонтонъ въ осанків, взорахъ, Какую важность возымізль! Но вотъ на ухарскихъ рессорахъ Въ театръ, разлегшись, полетіль.

v

Вошелъ. Съ небрежностью лакею Билетъ, сморкаясь, показалъ, И, изогнувши важно шею, Глазами ложи пробъжалъ. Взгремъла Фрейшюца музыка; Громъ плесковъ залу огласилъ, И всякъ отъ мала до велика И упоенъ, и тронутъ былъ. Что-жъ Саша? Съ видомъ пресыщенъя, Разлегшись въ креслахъ, онъ сидитъ, . И лишь съ улыбкой сожалънья Въ четыре стороны глядитъ.

Напрасно «foro» всё кричали; Онъ свой выдерживаль bon ton, И въ самомъ дёйствія началё Спокойно пуншъ пить вышель онъ; Напрасно, милая Дюрова, Твой голосъ всёхъ обворожаль: Онъ не разслышаль ни полслова, Но только ножку увидалъ. Напрасно, Антонинъ воздушный, Ты рёзаль воздухъ, какъ зефиръ: Для тону Сашё будеть скучно, Хотя-бъ растёшилъ ты весь міръ.

XII

Да и нельзя же въ самомъ дѣлѣ... Смотрите, онъ въ какомъ кругу!

Все видишь ленту иль звизду!
И шутки въ сторону откинуть—
Съ нимъ рядомъ первая видь знать;
Итакъ, пристойно-ль роть разинуть
И дуракомъ себя казать.
Такъ разъ и твердо затвердивши,
Всегда мой Саша поступалъ,
И, каждый день въ театри бывши,
Роль полусоннаго игралъ.

XIII.

Но какъ же быль за то онъ скроменъ Во всёхъ поступкахъ и рёчахъ, И полу-тихо нёжно томенъ При зоркихъ дядиныхъ глазахъ! Съ какимъ терпёньемъ и почтеньемъ Его онъ слушалъ по часамъ, Съ какимъ всегда благоговёньемъ Ходилъ съ нимъ вмёстё по церквамъ! По Лётнему-ль гуляетъ саду— Не свищетъ пёсенки, небось; Хоть будь красотка,—ни полвзгляду Не кинетъ прямо и ни вкось!

XIV.

Съ какою пылкостью восторга Хвалиль онъ дядины мечты, Доказывалъ премудрость Бога, Вникалъ въ природы красоты; Съ какимъ онъ жаромъ удивлялся Наполеонову уму, И какъ дълами восхищался Моро, и Нея, и Даву; Бранилъ всъхъ русскихъ безъ разбора, И въ Эрмитажъ отъ картинъ Не отводилъ ни рта, ни взора... О плутъ! . . . . . .

XV.

И потакаль, и лицемвриль,
И льстиль безсоввстно, и враль,—
А честный дядя всему ввриль
И шуту денежки даваль...
Бывало только онь сь Мильонной,
А дядя: «Гдв дружочекь быль?»
— «Да я-сь (куда какой проворный!)—
Я-сь по бульвару все ходиль;
Потомь спускъ видъль парохода,
Да Зимній осмотръль Дворець;
Какая славная погода!»

XVI

Ахъ ты, проклятая собака, Вёдь что мошенникъ не совреть! А хоть ругай—мой забіяка Живеть да пёсенки поеть... Звенить цёлковыми-рублями, Летаеть фертикомъ въ садахъ,

И сушить водку въ погребахъ. Ну, что ты дёлать съ нимъ прикажешь? Не хочетъ слышать ужъ объ насъ... Ей, Саша! или не покажешь Въ Москву своихъ спёсивыхъ глазъ?

XVII.

Постой, не вѣчно Петербурга

Опять любезнъйшаго друга
Въ Москву представять къ намъ, опять Гуляй, пируй, пока возможно,
Крути, помадь свой хохолокъ—
Минуты упускать не должно—
Играй, сбоченясь à la cog!

XVIII.

Не выпускай изъ рукъ стакана, Отъ Каратыгина зѣвай, И въ рестораціи съ дивана, Дымясь въ вакштафѣ, не вставай; Катайся въ подочкахъ узорныхъ, Лови, обманывай жидовъ, И мчись на рысакахъ проворныхъ До позднихъ полночи часовъ...

А дядя мыслить кое-что: И въ дилижансь двъ недъли Тебъ ужъ мъсто нанято.

XIX.

Различноцевтными огняма
Горить въ Москвв Кремлевскій садъ,
И пышнопестрыми рядами
Въ немъ дамы съ франтами кишать.
Музыка шумная играетъ
На флейтахъ, бубнахъ и трубахъ,
И гулъ гремящій завываетъ
Кремля высокаго въ стенахъ.
Какія радостныя лица,
Какой веселый, милый міръ!
Всё обитатели столицы
Сошлись на общій будто пиръ.

XX.

Какое множество букетовъ, Индійскихъ шалей и чепцовъ, Плащей, тюрбановъ и лорнетовъ, Подзорныхъ трубокъ и очковъ; И смёсь роскошная въ нарядахъ, И лицъ различныя черты,

И выраженія во взглядахъ Кокетства юной красоты!

XXI.

Какъ изъ-подъ шляпки сей игриво Глазокъ прищуренный глядить! Что для мужчинъ она учтива, Онъ очень ясно говорить. На грудь лилейную другая, Власы небрежно разметавъ, И всвхъ прельстить собой желая, Нарочно гордый кажетъ нравъ; Вуалемъ съ нъжностію въя, Иная томно такъ идетъ; Но подойди къ ней, не робъя—Она и ручку подаетъ.

XXII.

Все живо, все разнообразно, Все можеть умъ развеселить! Тамъ избоченился приказный — Напрасно ловкимъ хочеть быть; Здёсь купчикъ, тросточкой играя, Вполнё доволенъ самъ собой; Тамъ, съ генераломъ въ рядъ шагая, Себя такимъ же чтитъ портной. Вельможа, поваръ и сапожникъ, И честный, и подлецъ, и плутъ, Купецъ, и блинникъ, и пирожникъ — Всё трутся и другъ друга жмутъ.

XXIII

Но что? Не призракъ-ли мнѣ ложный Глаза внезапно ослѣпилъ? Что вижу я? Ужель возможно, Чтобъ это Саша мой ходилъ?.. Его ухватки и движенья, Его осанка, взоръ и видъ... Какое странное сомивнье... И духъ, и кровь во миѣ кипитъ... Иду къ нему... трясутся ноги... Все ближе милыя черты... Дрожу, страшусь... колеблюсь боги!.. О, другъ любезный, это ты?..

#### XXIV.

Друзья, завъсу опускаю
На нашу радость и восторгь;
Такой минуты, сколько знаю,
Никто намъ выразить не могъ.
Сердцамъ же върнымъ и открытымъ
И все желающимъ узнать,
Умамъ чрезъ мъру любопытнымъ
Довольно, кажется, сказать,
Что, разъ пятнадцать мы обнявшись
И оросивъ слезами грудь
И разъ пятнадцать цъловавшись,
Въ трактиръ направили свой путь.

#### XXV.

Не вспомнишь все, что мы болтали; Но все, что онъ мив разсказаль, Вы передъ отимъ прочитали, И я ни капли не совралъ. Одно лишь только онъ прибавилъ, Что дядя въ университетъ Еще на годъ его отправилъ, И что довольно съ нимъ монетъ. «Сюда вина!» потомъ гремящимъ Своимъ онъ гласомъ возопилъ, И пуншемъ нектарнымъ, кипящимъ Въ минуту столъ обрызганъ былъ.

#### XXVI.

Ты видёль, Поль, когда на дрожкахъ Къ тебъ онъ быстро подлетъль, Въ то время съ книгой у окошка, Дымясь въ вакштафъ, ты сидёлъ. Ты помнишь, о Коврайскій славный, Студентовъ честь и красота, Какой ты встръчею забавной Его порадовалъ тогда: Растрепаннымъ, мертвецки пьянымъ Тебя онъ въ нумеръ засталъ...

#### XXVII.

Ты эрель, любезный мой Костюшка, Его какь стельку самого... Вивать, трактиры!..
Пожива будеть еще вамь,
И погребки не опустым,
Когда прівхаль Саша къ намь.
Въ весельи буйственномъ съ друзьями
Еще за пуншемъ онъ сидыть,
А разноцвытными огнями
Кой-гды Кремлевскій садъ горыль...

эпилогъ.

Друзья, воть нёсколько дёяній Изь жизни Саши моего...
Быть-можеть, градь ругательствь, брани Какь дождь посыплють на него. И на меня, какъ корифея Его распутства и безчинствь, Нагрянеть, злобой пламенёя, Какой-нибудь семинаристь...
Но я ихъ столько презираю, Что даже слушать не хочу, И что про Сашу вновь узнаю — Ей-ей ни въ чемъ не умолчу.

# 3. ДЕНЬ ВЪ МОСКВЪ. (1829—31).

Я дома... Боже мой, насилу вижу свёть! Мой милый, посмотри, въ умв я или неть? Не видишь-ли во мив внезапной перемвны? Похожъ-ин на себя? Съ какой ужасной сцены Сейчась я ускользнуль!.. гдв быль я, о Творець! Я мукой заслужиль страдальческій вінець!.. Неть, Сидоръ Карповичь, покоривищимъ слугою Прошу меня считать, но въ домъ къ вамъ ни ногою, Хоти-бъ вы умерли — не буду никогда. «Что сделалось съ тобой?» — Беда, беда, беда! «Положниъ, что беда; но объяснись, какъ должно». — Нътъ силъ пересказать, наказанъ я безбожно. Послушай и суди: сегодня поутру Самъ чорть меня занесь къ mademoiselle Тру-тру, Извёстной жрицё модъ, торгующей духами, Ликеромъ, шлянками и многими вещами,

О коихъ я судить ни мало не привыкъ По правилу: держи на привязи языкъ; Взяль дюжину платковь, матерій для жилетовь И, осмотръвъ мильонъ шнуровокъ и корсетовъ, Заказанныхъ у ней почетнымъ щегольствомъ, Хотель благодарить за ласки кошелькомъ. — Какъ вдругь преддверіе блистательнаго храма Звенить и хлонаеть... Вуаль отброся, дама Съ пъвиней въ локонахъ вступаеть въ магазейнъ. И милости прошу: баронша Крепсенштейнъ! Взошла — и началась ужасная тревога: «Bonjour, ma chère! Ба, ба, скажите, ради Бога, Ужели это вы, почтенный нашъ Сократь?» Онь, какъ сговорясь, вдругь объ мив пищать: «Ахъ, Боже мой! воть смёхъ, воть чудеса, воть странно! Серьезный господинь, который безпрестанно Поносить женскій поль и моды, и весь светь, Завхаль къ mademoiselle купить себв лориеть, Колечко, медальонъ иль что-нибудь такое. И что же? На софъ посиживають двое. Какъ будто о двлахъ приличный разговоръ Велуть наслинь!» Такой нельный взлорь. Безстыдство матери и дочери въ огласку. Невольно бросили меня сначала въ краску: И я уже хотыть почтенной Крепсенштейна Сказать и пояснить, что если магазейнъ Француженки Тру-тру слыветь Пале-Роялемъ, То ей, окуганной огромнъйшимъ вуалемъ, Едва-ль не совестно съ девицей прівзжать Въ такой свободный домъ товары покупать. Но быстро всё мои тяжелыя заботы Пресъкли новые парижскіе капоты. «Ахъ прелесть! что за цвъть! прекраснъйшій фасонъ! А эти складочки, а этотъ капишонъ!.. Ахъ маменька! скоръй, немедленно обновы». Изволь, мой другь, изволь!—отвъть всегда готовый Быль дочкъ радостной. Баронша въ кошелекъ, А кошелекъ, какъ пухъ, и тонокъ, и дегокъ. «Смотрите, да онъ пусты!» баронша закричала, «Ахъ, мой Создатель! какъ забывчива я стала! Безъ пенегь выважать! А все заторопясь... Mais à propos — ко мив съ улыбкой обратись, Сказала дружески — я видела при входе,

Что есть у васъ большой бумажный курсь въ расходъ; Прошу, отдайте ей за эти пустяки. А завтра мы сочтемъ и прежніе долги». Что ділать мив? Полівзь къ бумажнымъ кредиторамъ И, въ знакъ почтенія къ уродливымъ узорамъ Парижскихъ епанчей, три сотни заплатилъ. За-то мнв и хвала! сказали: какь онъ миль! Конечно, очень миль — подумаль я съ досадой И прокляль магазинь со всей его помадой, Чепцами, блондами, а болве всего Съ гостями въчными бароншами его. Потомъ съ покупкою и книжкою карманной, Довольно гибкою оть встречи нежеланной, Я вхаль отдохнуть въ досужный часъ домой. Но воть Кремлевскій садъ пестрветь предо мной. Нельзя не погулять. «Оома, держи лъвъе, Къ воротамъ. Стой!» — и слезъ. Иду большой аллеей. Любуюсь зеленью и пышностью цветовъ; Сажусь подъ арками. Туть запахъ пирожковъ, Паштетовъ, соусовъ — приманка сибарита — Невольно моего коснулся аппетита. Толны зъвакъ еще и гастрономовъ нъть. — Подумаль я, — велю подать себв котлеть И вынью рюмки двв хорошаго Донскаго. Подумалъ — и взошелъ; велълъ — и все готово. Но только състь хотъль, дверь настежь — и Ословъ Съ отборной партіей бульварныхъ молодцовъ, Какъ водится всегда, охотниковъ до рома, Котлеть, чужой жены и до чужаго дома, Ввалилъ прямехонько въ ту комнату, гдъ я Готовилъ скромное занятье для себя. «Любезнвишій мой другь, старинный мой пріятель!» Вскричаль, обнявь меня, сей новый истязатель. «Здоровъ ли, живъ ли ты? Скажи, какой судьбой Привелъ меня Господь увидеться съ тобой? Позволь, тебя всего сто разъ я поцелую! Воть другь мой, господа! мой другь, рекомендую; Прошу его любить: онъ все равно, что я. А вамъ представлю ихъ, все добрые друзья: Воть князь Свистовъ, а воть пооть Ахтикропаловъ, Сверчковъ, Бостонниковъ, Облизовъ и Пропаловъ. Ей-ей, сердечно радъ! знакомьтесь поскорви: Мы время провелемъ какъ можно веселей!»

И съ этимъ словомъ всв нахалы, пустомели, Вертясь и кланяясь, вокругь меня обсыли. Котлеты между твмъ свернулися въ желе И лакомили мухъ покойно на столъ. Жестокая бъда! Но воть еще мученье! Является паштеть, огромное строенье, Торжественный венець искусства поваровъ, Со свитой водокъ, винъ и влаги всехъ родовъ. Почтеннвиший Ословъ, на откупъ взявъ желулки. Какъ истинный делецъ, успель уже за сутки Впередъ распорядить явленье пирога — И снова я въ рукахъ могучаго врага! Облизовъ, приступя къ решительному бою, Сразилъ чудовище искусною рукою; Огромный зввъ его на части раздвлилъ, И всякій съ лезвіемъ ко трупу приступилъ. Припомни, какъ терзалъ Демьянъ соседа Фоку, Какъ потчивалъ его безъ отдыху и сроку, И градомъ потъ съ него, несчастнаго, бъжалъ; Такъ точно и меня знакомецъ угощалъ Безъ срока, отдыха и даже безъ оглядки! «Ла кушай, милый мой, воть ножка куропатки, Цыплята, голуби и фаршъ — и все туть есть. Отвъдай же, мой другь, прошу тебя я въ честь». Хочу сказать, что сыть — не дасть отвітить слова; Лишь только я начну -- и рюмка мив готова. Ией, пей, любезнъйшій! поменьше говори. Что за бордо, сотернъ, шампанское, смотри! Ла кстати, добрый нашь поэть Ахтикропаловь, Ты такъ запрятался межъ рюмокъ и бокаловъ, Что мудрено тебя найти и съ фонаремъ. Отсвистнись-ка, мой другь, какимъ-нибудь стишкомъ! — Готовъ! сказалъ поэть съ довольною улыбкой; Персть ко лбу — и въ ушахъ раздался голосъ хриплый: «Я съ удовольствіемъ сижу Въ кругу друзей почтенныхъ, И съ чистой радостью гляжу На строй бутылокъ пенныхъ, Которыхъ слезы, какъ хрусталь Лазурный, бълый и румяный,

Кропять граненые стаканы ---И, не откладывая въ даль, Запью последнюю печаль».

Скончаль. Бутылка хдопъ — въ фіаль защиньло. И «браво», какъ ядро изъ пушки, загремело... «Списать стихи, списать! Воть истинный поэть! Какъ скоро и легко! Отличнъйшій куплеть!» И вдругь карандаши и книжки записныя Посыпались на столь въ хвалу и честь витіи. А я... какъ думаешь? Скорве шляну, трость, Ла въ общей кутерьмв, какъ запозналый гость. Забывши заплатить за грешныя котлеты. Которыя опять быть могуть подогреты, Бежать, -- да какъ бежать! Безъ памяти, безъ силь, Нашель свой экипажь, какь бышеный вскочиль. «Пошедъ, Оома, пошедъ! скорве, ради Бога!» Пусть тамъ о бъглецъ идеть у нихъ тревога. Уже двв улицы остались позади; Я духъ переводиль свободиве въ груди, И только изръдка, исполненный боязни. Погони ожилаль, какъ булто смертной казни. Но всв несчастія, нарочно сговорясь, Предъ помомъ Трефиной меня толкнули въ грязь. Безъ всякой милости, съ Оомой, кабріолетомъ, Журналомъ дамскихъ модъ и наконецъ пакетомъ Матерій и платковъ mademoiselle Tpy-тру. Какъ Вакховъ гражданинъ, проснувшись поутру, Невесело встаеть съ услужливой постели, --Вставаль изъ грязи я безъ плана и безъ цъли. Вдругь тонкій голосокь воздушною струей Раздался надъ моей печальной головой: «Вы-ль это? Боже мой! какое приключенье! Не сделалось-ии вамъ удара отъ паденья? Воть люди, соль и спирть — они васъ укрвиять. Прошу взойти на верхъ». Я бросиль томный взглядъ Въ воздушную страну, изъ коей, мив казалось. Истекъ пріятный звукъ. И что же оказалось? Особа Трефиной, дородна и тучна, Какъ на моръ подъ-часъ девятая водна, Стояла, на балконъ небрежно опираясь. Что было делать мие: Неловко извиняясь Въ нечаянномъ гръхъ, Өому и фаэтонъ Отправиль я домой, а самъ, безъ оборонъ Оть выдумокъ судьбы жестокой и нахальной, Повлекся къ лъстницъ парадной машинально. Чъмъ встрътили меня — не трудно угадать.

Ни силь я не имъль, ни время отвъчать. Напала на меня вся памская эскадра; Вопросы сыпались, какъ съ Эрзерума ядра. Богь знаеть, до чего-бъ ихъ штурмъ меня довель; Но темъ окончилось, что подали на столъ. Хвала на этоть разъ уставамъ просвищенья! У Трефиной я быль избавлень принужденья: Сказаль, что не хочу, и дело решено. Сили, кури табакъ — хозяйкъ все равно. Столь начать хорошо: особы двв крестились, Потомъ, какъ водится, сперва разговорились О важномъ, напримвръ, что будеть государь На этихъ дняхъ въ Москву, что будто секретарь Такого-то суда за рубль лишился мъста, И замужъ за судью идеть его невъста. Потомъ, на полутонъ понизя разговоръ, Коснулись ближняго. Какой-нибудь уворъ Подола Мотовой въ прошедшее собранье Успъль пріобръсти всеобщее вниманье. Инаго съ головы размерили до ногъ, И всякій говориль, что думаль и что могь. Прівзжій между твиъ господчикъ изъ Калуги Дъвицъ Трефиной оказывалъ услуги: Брался ей косточку разрёзать съ мозжечкомъ И многое шепталь, какъ кажется, о томъ. Но, какъ бы ни было, столъ кончился исправно. Я время проводиль ни скучно, ни забавно. Десерть и кофе шли своею чередой, И я доволенъ быль объдомъ и собой. Но воть что повторю: осмъй мое созданье, А въра въ дьяволовъ имъетъ основанье. Съизмала върить имъ отъ нянекъ я привыкъ И послъ опытомъ ту истину постигь. Есть дьяволы — никто меня не переспорить — Не мы, а свия ихъ кутить, мутить и вздорить. Они, проклятые, безъ твла и безъ лицъ. Влёзають и въ мужчинъ, и въ женщинъ и девицъ; Сидять въ нихъ, къ пакостямъ, страстямъ, порокамъ клонять И, разъ на шею сввъ, въ открытый гробъ загонять. Старинный Ариманъ и новый падшій духъ Едва-ли не живуть — и давять насъ, какъ мухъ! Мив думать хочется, что это не пустое, А впрочемъ воть тому свидетельство живое:

Двица Фольгина по просьбв двухъ шмелей, Которые, на шагь не отходя отъ ней, Точили на-заказъ безбожно каламбуры, Разыгрывала имъ отрывокъ увертюры Изъ оперы «Калиф»: потомъ, переходя Оть аріи въ рондо, нѣжнѣе соловья, Томне горлицы прелестнымъ голосочкомъ Пропеда песню: «Раз весною под кисточком» И прочая... Игра и пеніе вокругь Сирены Фольгиной собрали знатный кругь: Ливились, хлопали, хвалили, разсуждали И чудомъ изъ пъвицъ торжественно назвали. Одинъ изъ сказанныхъ услужливыхъ господъ Приходить внв себя, какъ оберъ-франтъ и мотъ, Скользя, подходить къ ней съ улыбкой чичизбея. «Позвольте, говорить, божественная фея, Устами смертнаго коснуться вашихъ рукъ! Меня очароваль непостижимый звукъ. Произведенный ихъ летучими перстами». Съ симъ словомъ подлетвлъ и страстными губами Хотвлъ восторгъ любви рукв ея принесть. Она. заторопясь навзднику присветь, Нечаянно ногой за кресло зацвиила И франта на паркеть съ собою уронила. «Ай! Ахъ!» какъ водится; но дело ужъ не въ томъ: Закрывъ лицо и грудь, горящія стыдомъ, Какъ серна, бросилась въ другую половину; А ловкій петиметръ, прелестную картину Увидя и другимъ немножко показавъ, Поднялся охая, какъ будто онъ и правъ. Что было следствиемъ — никто меня не спросить: Кто нюхаеть табакъ, кто лимонаду просить, Кто сожальеть вслухь и очень радъ тайкомъ, Кто утирается батистовымъ платкомъ И далбе. Межъ твиъ отецъ и мать пввицы, Разгладя нехотя наморщенныя лица, Карету — и съ двора. Я то же замышляль; Но Сидоръ Карповичъ тревогу прокричалъ: «Куда, куда и вы?.. Гей, люди, повеленье: Воть шляпа вамъ и трость — убрать на сохраненье! Ни шагу изъ дому, ни капли воли нътъ. Вы партію жент составите въ пикеть, Бостончикъ или висть. Два столика готовы —

Прошу не отказать, не будьте такъ суровы!» Засълъ я нехотя, смертельно не любя Для прихоти другихъ женировать себя. Проходить чась и два — намъ дела неть ни мало: Сражаемся и все!.. Мнв даже дурно стало! Виконть Лела-клю-клю, парижскій патріоть, Оставя въ Франціи жену и эшафоть, Чтобъ быть учителемъ у русскихъ самовдовъ, По счастью быль тогда изъ близкихъ мив сосвдовъ. Viconte, prenez ma place, сказалъ я обратясь. «Bon, bon!» онъ отвічаль. И я, перекрестясь, Но только върно ужъ неявно и наружно, Пошель изъ-за стола разсиять мигь досужный. Послушай, что теперь случилося со мной: И върь, что всъ дъла текутъ не сатаной! Въ исходъ одного большаго корилора Вдругь слышится мив смвхъ и шопотъ разговора. Подслушать тайну — есть позорная черта, Вдали остановясь, подумаль я тогда. Быть-можеть, черезь то я много потеряю... Но чорть меня возьми! — я точно различаю Дъвичьи голоса. Подслушаю секреть... Подкрался и вошель въ ближайшій кабинеть. Воть тайный разговорь оть слова и до слова: Дъвица 1-я. Да знаешь ли ты, чемъ Анета нездорова? Дъвица 2-я. Неужели уланъ?.. 1-я.

1-я. Ужъ знаетъ вся Москва!.. Прошу покорнъйше!.. Но только онъ едва Останется въ глупцахъ.

2-я. О, это візроятно!.. А впрочемъ, милая, какой мужчина статный!

**1-я.** Не Сонинъ.

2-я. Ха, ха, ха! я думаю, наскучиль!

1-я. Пустою н'вжностью въ два м'всяца измучилъ! Ахъ, что за фалалей! въ отставку! со двора!...

2-я. Налетовъ, камеръ-пажъ... Ма chère, убей бобра.

**1-a.** Et vos affaires?

2-я. Hélas! сказать тебь не смъю!

1-я. Забавно! До сихъ поръ?..

Онъ слин, а я робио!

1-я. Кто этоть въ парикъ, осанистый брюнеть, Играетъ съ Трефиной такъ счастинво въ пикетъ? Не знаешь ты его? Онъ мастерски играетъ.

Но Трефина, повърь, не много потеряеть, Хотя-бъ онъ на нее сто тысячъ записалъ.

2-я. Какъ? что? онъ на ногв?..

1-я. Контракть ужъ подписалъ: Что выиграеть тузъ, твмъ пользуется дама.

2-я. Fi donc! Такъ нагло жить и не бояться срама!.. А этоть пасмурный и скучный кавалерь. Разбитый лошадьми, точь-въ-точь какъ grand-misère. Изъ двухъ: или влюбленъ, или глупецъ тяжелый! 1-я. Тсъ!.. кажется, идутъ!.. Оправимся, пойдемъ!.. Каковъ быль разговоръ! Что думаещь о немъ? А въ заключение, какъ выражено внятно: Влюбленъ, или глупецъ!.. не правда-ли, пріятно? А ділать нечего: наука для ушей; Не даромъ говорять: есть кошки для мышей. Итакъ, оправившись, какъ скромныя девицы, Вернулся я опять въ клубъ новостей столицы. Вхожу — и вижу тамъ всезнаекъ дорогихъ Въ кругу ихъ маменекъ и тетенекъ съдыхъ. Онъ уже опять, и кротко, и невинно, Какъ куколки, сидять въ беседе благочинной, И. только изредка кивая головой. Ливуются вранью разсказчицы одной. Я долго не спускаль исподтишка ихъ съ глазу; Но вдругъ: «отъ сорока и восемьдесять мазу...» Разпалося въ углу. И что же? Мой брюнетъ (Что нынв на ногв), огромнейший пакеть Имъя предъ собой надичныхъ ассигнацій. Оставя козырей къ услугамъ древнихъ грацій, Какъ бёсъ, понтируеть съ какимъ-то толстякомъ. Что разъ, то «attendez», то транспорть, то съ угломъ!.. Толстякъ уже пыхтить, лицо красиве рака, А все задорнъе заманчивая драка. Но, наконецъ, нътъ силъ!.. «Нельзя-ль перемънить? Прошу, мечите вы!.. Хоть карту бы убить!..» Ни слова вопреки. Серьёзно, равнодушно Колоды обмениль злодей его послушный, И мечеть. Первая убита толстякомъ; Вторая — также. Тувъ и дама пикъ съ угломъ Убиты. Карты въ тосъ. Толстякъ свободней дышеть. Другая талія— толстякъ береть и пишетъ. «Тьфу счастіе!» ворчить съ досадою брюнеть, И съ мъста пересълъ. «Пятьсотъ рублей валеть!»

Вспотвиная рука банкера задрожала... Ждуть оба... карты нёть... идеть — направо пала!.. «Насилу!.. онъ опять!.. проклятое пліе!.. Онъ и отыгрывать!.. Скажите, сряду двъ И три!.. Опять идеть!» Признаться, эта спена — Игры и счастія сліпая переміна — Невольно и меня влекла въ среду толпы Зъвакъ, которые, недвижны какъ столбы, У стульевъ игроковъ, разиня роть, стояли И съ нетеривніемъ конца задачи ждади. Понтеръ не сводить глазъ; торопится брюнеть — И вдругь четвертый разь на правую вадеть: «Фальшь!» толстый закричаль. «Воть скраденная карта!» Хватаеть за рукавъ, и съ перваго азарта Сразмаху бацъ его колодою въ високъ... Банкеръ встаетъ, но стулъ какъ разъ сбиваетъ съ ногъ. Кровь брызжеть. Деньги, столь, мель, щетки, два стакана Летять за нимъ воследь безь пели и безь плана. «Убійство! караулъ! спасите!» раздалось — И все собраніе рікою разлилось. «Гей, люди, кучера! салоны и кареты!» Бъгуть по лъстницъ, едва полуодъты, Теснятся, падають, толкаются, пищать -И мигомъ опустель плачевный маскарадъ. Я... Боже упаси свидетельственной роли! И что мудренаго? Боясь такой же доли. Хоть съ роду не бываль картежнымъ подлецомъ, Схватя чужой картузъ, скорей оттоль бегомъ. Зову извощика, скачу, какъ изъ Содома, И воть, какъ видишь самъ, сейчасъ лишь только дома!.. Петрушка, гдв халать? Сними скорве фракъ, Оправь мою постель, дай трубку и табакъ; Гостей не принимать; гони ихъ, бей, коль можно — И убирайся самъ—я золь теперь безбожно!

### 4. КРЕДИТОРЫ. (1829—31).

Оть ихъ преслъдующихъ взоровъ Хоть бросься въ воду изъ огня! Пугаясъ встръчи ихъ накладной, Вездъ я бъгаю, какъ воръ;

Но, Боже мой, какъ не досадно: Гдв ни ступп — все кредиторъ! Какъ саранча, какъ ополченья Тфней, лишенныхъ погребенья, Вокругь Хароновой ладын ---Толиятся вкругь меня стадами Съ своими жадными руками Враги-мучители мон! Какъ на трепещущее тъло Въ стени упавшаго быка Глядить толпа воронья смело, Алкая жданнаго куска, --Такъ мив глядять они въ глаза Съ ландшафтомъ харь и выраженья Лосады, злости, нетерпънья, Притворной ласки — и следять Меня, какъ рыбу или кладъ! «Когда же? скоро ли? да что же? Намъ деньги нужны — въдь пора! Легко ли ждали мы!» О Боже, Хоть отрекайся оть двора! Имъ деньги надобны — воть повъсть; Кому-жъ не надобны онъ? Сошлюсь на чью хотите совъсть. Я вновь бы заняль сотни три,--Да что-жъ, когда никто не веритъ, А только требують уплать; Туть и монахъ залицемфрить, Какъ за грвхи потянуть въ адъ... «Какъ быть, любезные, терпите!» Заимодавцамъ мой отвъть; «Въ другое время приходите, Теперь, ей-ей, ни гроша нъть!» Отпъвши такъ серьезнымъ тономъ: Иль «добрый день!» иль «добра ночь!» И кто съ упрекомъ, кто съ поклономъ, Они идуть лениво прочь. Что-жъ други? Честность несомивино Въ странъ подсолнечной нужна; Но, признаюсь вамъ откровенно, Нужда ужасна и сильна! Не всякій выгодно повздорить Съ негодной фуріей-нуждой,

За словомъ дёло переспорить, Хоть будь волшебникъ не пустой!

Скажу короче: благороденъ,

Богатъ, покоенъ и свободенъ-Кто обстоятельствамь не рабъ. Кто самъ больной и эскулапъ!.. Но тоть, кого судьба оть скуки Согнуть изволить въ три дуги, Хоть будь самъ чорть, да пусты руки, Безъ покровительствъ и поруки, -Тоть нось и уши береги! Бываль и я когда-то въ свъть, Кой-что нередко замечаль -И что-жъ осталось на примъть? Не много чести я видаль! Случалось вскользь видать въ прихожей Или на рынкъ гдъ-нибудь, Но все съ такой дурною рожей, Что даже страшно и взглянуть! А у вельможъ, господъ чиновныхъ, Военныхъ, свътскихъ и духовныхъ,

. . . . Въ . . .

Картежныхъ клубахъ и парадахъ Они являются безъ ней; А что того еще смышный, Они, съ богатствомъ и чинами, Живутъ одними лишь долгами... И видыль я издалека, Что оть долговъ иные бары Хотя толсты какъ самовары, Но вмысты тоньше волоска И легче перышка гагары! Ихъ очень много — перечесть За трудъ излишній почитаю. Но воть о чемъ васъ вопрошаю:

Куда-жъ они зарыли честь? Смотрите: Н\*\*\* спешить къ объду, Въ ландо разлегшись щегольскомъ, — И воть, оставивши беседу, Домой торонится пъшкомъ. Карета, лошади, лакеи Исчезли вдругъ, какъ чароден: Онъ конфискованъ за полги.... И... здъсь-то честь побереги!.. Спокойно лежа на диванъ Съ хорошей трубкой табаку, Имъя тысячъ сто въ карманъ ---Да ни полтинника въ долгу ---Конечно, намъ о благородствъ Легко судить и разсуждать И всвхъ нечестныхъ осуждать: Но при большомъ недоброхотстив Слепой фортуны, мудрено Сказать, что бъдность и раздолье, Квасъ и шампанское, подполье И пышный замокъ — все равно! Привычка къ старому невольно Банкрота мучить и крушить, И превратиться въ Ира больно Тому, кто жиль, какъ сибарить. Что-жъ дёлать въ морё отъ ненастья? Искусно править у кормы. Чемъ заменить потерю счастья? Искусно деньги брать взаймы. «Но брать взаймы-такъ брать съ отдачей», Рычить кредиторскій подьячій, «На это есть свои права». О, золотая голова! Давай лишь денегь намъ поболъ, Подъ роспись или подъ закладъ (Чему не всякій впрочемъ радъ), А тамъ въ твоей, пожалуй, волъ По сроку требовать назадъ. Греми, великій мужь, протестомь И апелляцій не забудь; Коль нужно будеть, то присвстомъ Махни по форм'в въ Земскій Судъ И налени на просыбе въ пудъ

Печать свинцовой гирей съ тъстомъ... А мы червонные твои Межъ тъмъ на мелочь размъняемъ, И, труся грознаго судьи, Кой-гдъ, межъ водкою и чаемъ,

Когда-жъ до меднаго рубля Събдимъ, убъемъ и протранжиримъ, То, совъсть бережно храня, Тебъ-жъ его на зубы кинемъ, И будемъ вновь тебя просить-Нельзя ли вновь насъ одолжить... Богать я, милый, — воть проценты Изволь и съ суммой получить; Безъ денегъ — другъ мой, документы Храни, чтобъ все не упустить! Расписка, вексель — деньги тоже. А если-вздоръ! но отъ чего. Межъ темъ, избави тебя, Боже! — Въ уплату рвенья твоего Ты не получишь ничего, То укрвпись по-философски, Судомъ раздълки не проси И, какъ процентщикъ, по-геройски Пустой урокъ перенеси. Зачемъ срамить себя безславно? Припомни только безъ хдопоть Панглоса мудраго расчеть: Онъ доказалъ и очень явно, Что зло съ добромъ въ связи издавна — И все здъсь къ лучшему идетъ. Такъ что-жъ печальною мечтою Тревожить робкіе умы? Перо съ бумагой предо мною — Давайте денегь мив взаймы. А васъ, старинные знакомцы, Прошу мив въ уши не жужжать, И знать потверже, что червонцы Сходиве брать, чёмъ отдавать... Отдамъ, отдамъ и вамъ, повърьте; Но, ради Бога, вкругь меня Безъ шабаща не лицемъръте, Дождитесь радостнаго дня!

÷.

Воть мы поправимся немного, Свалимъ огромные гръхи — И не всегда невъжды строго Судить насъ будуть за долги, Какъ нынъ судять за стихи. Прощайте! — Охъ, какъ будто стало Теперь на сердиъ веселъй; Авось мучителей хоть мало Я тронулъ логикой своей!..

## **5.** ЧУДАКЪ.

(1829-31).

**Дорогой въ градъ Первопрестольный**, Часа въ четыре поутру, Игрой судьбины самовольной Къ ямскому сонному двору Примчались быстро другь за другомъ Двъ тройки и карета цугомъ. Уланъ — красавецъ и корнетъ, Мужчина въ фракъ, среднихъ лътъ, И барышня свъжъе розы, Съ служанкой сивой, какъ морозы, Выходять — входять, и гей, гей! Давайте чаю поскорви! Читатель, върно вамъ знакоми Пеугомонные содомы Неугомонныхъ ямщиковъ? И такъ, оставя кучеровъ И слугь вертвться возлв свна И воевать за рубль промъна. Посмотримъ лучше на свою Разнообразную семью. Облокотяся нерадиво На столъ, дъвица молчаливо Сидить за чайникомъ своимъ; Уланъ, съ искусствомъ щегольскимъ Играя перстнемъ и часами, Въ карманъ не лізеть за словами, И, какъ учтивый кавалеръ, Желаеть знать все; напримирь: Кто такова она? откуда? Какъ имя ей? Мими, Земруда,

Или подобное тому? Находить въ ней достоинствъ тьму, Обвороженъ ея румянцемъ, Дивится вслухъ прелестнымъ пальцамъ, А втайнъ — ножкъ; да притомъ Онъ мыслить также о другомъ. Невольно барышня краснветь; Но онъ ни мало не робветъ, Осаду правильно ведеть И смъло въ чашку рому льеть... Другая ръзкая картина: Во фракъ, среднихъ лътъ мужчина, Качая важно головой, Какъ будто занятый большой Алгебранческой повъркой, Съ полуоткрытой табакеркой И весь засыпанъ табакомъ, Ходилъ задумчиво кругомъ. Вдругь, скуча долгимъ размышленьемъ, Подходить къ барыший съ почтеньемъ И предлагаеть ей... чего?— Понюхать... Барышия его Глазами мърить съ удивленьемъ, И отвъчаеть съ наклоненьемъ: «Покорно васъ благодарю— Не нюхаю и не курю». Въ отвътъ ни слова, хладнокровно Отходить прочь сопутникъ скромный; Минуты двъ спустя потомъ, . Вновь угощаеть табакомъ: «Прошу понюхать!» — Я сказала, Смутясь дівница отвівчала, Что я не нюхаю. — Уланъ, Поставя выпитый стакань, Взглянулъ, скосясь, на господина; Но беззаботливая мина Въ широкомъ фракъ чудака Смягчила гнввъ его слегка. Пуншъ снова налить; все какъ прежде. Но непонятному нев'вжд'в Неймется, — барышнъ опять Идеть табакъ свой предлагать: «Прошу понюхать!» — Градомъ слезы

Кропять ланить прелестныхъ розы. — Что вамъ угодно отъ меня? — Вскричала жалостно она; — Подите дальше, ради Бога! «Опять, ужъ это слишкомъ много!» Вскричаль значительно улань: «Вы наглы, сударь, вы буянъ! Прошу раздёлаться съ корнетомъ За наглость дам'в пистолетомъ». — Зачемъ не такъ: я очень радъ.— Готовы пули. Идуть въ садъ. Курки на взводахъ — бацъ! Съ корнета Летить долой поль-эполета; Соперникъ живъ, безъ картуза. Глядять, разиня роть, въ глаза Другь другу храбрые герои; Потомъ сближаются — и двое Вдругь составляють одного! Ура! — и больше ничего... На столъ являются бутылки. Уланъ, въ движеньяхъ гивва пылкій, Быль въ дружбв также щекотливъ: Въ карманной книжкв начертивъ Свой полный адресь въ намять другу, Пожалъ ему усердно руку, Два раза въ лобъ попъловалъ. И въ ближній городъ поскакаль. А барышня? О други, прежде, Пока забавному невѣждѣ Защитникъ скромности — корнеть Даль въ руку смертный пистолеть, Она, съ досады и испуга, Не дождалась другаго пуга И кое-какъ на четвернъ Съ двора сверкнула въ тишинъ. А нашъ чудакъ съ серьезной маской Теперь одинъ въ кибиткъ тряской Летить дорогой столбовой — На встрвчи новыя и бой. И точно: вдругь въ глуши крапивной Онъ слышить стонъ и вопль разрывный, И колокольчикъ въ сторонв. Кинжаль и сабля на ремив,

Ружье съ картечью у лакея, — Чего бояться? Не робъя, Летить крапивою на стонъ-И что-жъ, кого встрвчаеть онъ? **Лва мужика...** одинъ съ дубиной, Съ звівроподобной образиной. За вожжи держить дошалей Несчастной барышни моей; А кучерь съ старою служанкой Лежать бездушною вязанкой, Опутаны безъ рукъ и ногъ Веревкой вдоль и поперекъ... «О Боже! стой!» вскричаль онъ внятно; Вооруженный сбруей ратной, Спешить къ красавиць. Кинжалъ Съ ружьемъ и саблей заблисталъ. Здодви въ бъгство. «Вы свободны!» Гласить ей витязь благородный. Пошло все прежнимъ чередомъ, И онъ — въ каретв съ ней вдвоемъ, Какъ другъ и ангелъ охранитель. «Чьмъ заплачу вамъ, мой спаситель?» Твердить дівица чудаку. — Прошу понюхать табаку! — А после Что болтать пустое? Они въ Москву явились двое, Смѣялись, думали; потомъ Накрыль священникь ихъ вънцомъ; Потомъ все горе позабыли, Гуляли, спали, <sup>\*</sup>вли, пили — И, пріучившись къ чудаку, Она привыкла къ табаку.



## Краткія примъчанія.

А. И. Полежаевъ (Біогр. оч., стр. 6—10). Важньйше источники для біографіи Полежаева и для характеристики его произведеній: Соч. Вълинскаго, т. І, стр. 91 («Литературныя мечтанія»); т. ІІІ. стр. 29—31 и 69; т. VI, стр. 167—192; т. VII, стр. 35; т. ІХ, стр. 250.— Соч. Добролюбова, т. І, стр. 384—390, изд. 1812 г.—Соч. Аполлопа Григорьева (Спб. 1876).—Соч. Дружсинина, т. VII, стр. 414—435.— «Былое и думы», Герцена (Женева, 1861), ч. І, стр. 215—219.— «Отеч. Зап.» 1857 г., № 10, отд. ІІ, стр. 82—90, ст. П. Б—ва (Басистова). «Русск. Арх.» 1881, т. І, стр. 314—365: «Александръ Полежаевъ» біогр. оч. Рябинина.—«Рус. Арх.» 1881, т. ІІ, стр. 459—460, ст. С. Карпова.— «Рус. Арх.» 1882, т. VI, стр. 233—243, «Встрьча съ Полежаевымъ», Старушки изъ степи (Е. И. Бибиковой).—«Отеч. Зап.» 1883 г., № 3, стр. 91—95, ст. А. Скабичевскаго: «Очерки по исторіи русской цензуры».—«Пант. Литер.» 1888 г., февр., стр. 1—18, ст. П. Ефремова.—«Александръ Ивановичъ Полежаевъ», біогр. оч. Петра Устимовича. Варшава, 1888 (и витература о Полежаевъ).— «Исторія Московскаго Университета», стр. 572.—«Стихотворенія А. ІІ. Полежаева», изд. А. С. Суворина, подъ редакціею П. А. Ефремова, Спб. 1889 (Біограф, очеркъ и литература о Полежаевъ). Стихотворенія:

Морни и тънь Кормала (стр. 11) появилось въ «Въсти. Евр.» 1825 г. № 23—24 съ подписью *Александръ Полежаевъ*, и затъмъ безъ перемънъ вошло въ изд. стихотв. 1832 г. (Стих. А. Полежаева, М.) и во всъ послъдующія: К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1857 г. и тождественное съ нимъ 1859 г. М. (съ портретомъ и статьею Бълинскаго): книгопр. Улитина (А. И. Полежаевъ. Собраніе сочиненій. М. 1888) и Суворина 1889.

Злобный геній (стр. 12) напечатано въ «Вѣст. Евр.») 1826 г., съ подписью П. и съ стихами 34 и 36 въ другой редакціи: «Владычица моей души» и «Судьбу мою сама рѣши». Въ изд. 1832 г. 22-ой стихъ ошибочно напечатанъ: «Слезой горючею меня».

Погребеніе (стр. 13) вошло въ изд. 1832 г. Стихъ 7-ой читался: «Bъ

томпь придворныхъ и пажей».

Дъвичье поле (стр. 14). Въ первый разъ появилось въ изд. 1889 г. подъ редакціей Ефремова. Въ примъчаніи къ нему сказано: «Отры-

вокъ изъ большой рукописной поэмы Полежаева поль этимъ-же за-

главіемъ, неудобной къ печати по своему содержанію».

Вечерняя заря (стр. 16) въ «Галатев» 1829 г., ч. 1, № 3, стр. 151, подъ заглавіемъ «Вечеръ», съ подписью «з. з.» и съ пропускомъ 8 стиховъ: «Я надежду имълъ...» и проч., вошедшихъ въ изд. 1832 г. Въ изд. Ефремова въ первый разъ напечатанъ последній стихъ «Coкрушила судьба» и исправленъ стихъ 18, въ которомъ во всёхъ прелылушихъ изланіяхъ печаталось: «Что въ ...» вмёсто «Что жа въ ...». Въ изд. Солдатенкова и Улитина въ 4-мъ стихв неправильно напечатано: «летя» вивсто «слетя», какъ было уже въ изд. 1832 года.

Видъніе Валтасара (стр. 17) появилось въ «Галатев» 1829 г., ч. 1, № 6, стр. 331 и одновременно въ «Московскомъ Телеграфъ», № 2, стр. 175; затъмъ въ изд. 1832 г. и Солдатенковскомъ подъ заглавіемъ «Валтасарь», безь указанія, что стихотвореніе взято изь Байрона.

Пъснь плъннаго Ирокезца (стр. 19) въ «Талатев» 1829 г., ч. 2, № 10, стр. 209. Въ стихв 18-мъ печаталось «Я безсмертную...» вмъсто «Безстрашную гибель», какъ написано Полежаевымъ уже въ черновой рукописи. Снимокъ съ этой рукописи приложенъ къ изданію Улитина, въ которомъ, однако, ошибка удержана. Исправление вне-

сено изданіемъ Ефремова.

Цени (стр. 20) вошло въ изд. 1832 г., съ пропусками 7-8, 25-28 и 35-36 стиховъ, которые возстановлены Солдатенковскимъ изданіемь по рукописямь, предоставленнымь издателямь другомь поэта, Лозовскимъ. Въ изданіи Улитина 7 и 8 ст. остались, однако, пропущенными. Въ рукописи, находивнейся въ распоряжении Ефремова, последній стихъ читается: «На цепи новаго . . . », а рифмующій съ нимъ 3-й отъ конца измененъ въ: «Тогда кляну свой жребій я».

Пъснь погибающаго пловца (стр. 21) появилась въ изданіи 1832 г. Ожесточенный (стр. 24) и Живой мертвецъ (стр. 25) впервые появились въ изд. 1832 г., по словамъ изд. 1889 г. Но первое стихотвореніе, однако, было напечатано въ томъ же году въ «Телескопъ», т. 9, стр. 307, съ заглавіемъ «Отверженный» и съ подписью А. ІІ., откуда мы и взяли исправленіе стиха 31, въ которомъ прежде печаталось: «ахъ, она мнъ не награда». Слово «Самоубійцу» въ последнемъ стихе замещено въ «Телескопе» одною буквою С. и точками. Второе же—появилось съ подписью \*\*\* въ «Галатев» еще въ 1830 году, ч. 11, стр. 226, гдв стихъ 9 читается: «Бледно, какъ саванъ роковой», какъ и печаталось во всёхъ изданіяхъ. Затёмъ это стихотвореніе напечатано было въ новой редакціи въ «Эвтерпв» 1836 года, подъ заглавіемъ «Вертеръ. (Фантазія)» и съ подписью —ъ—ъ, и тамъ уже стихъ этотъ является исправленнымъ, какъ у Ефремова и у насъ. Въ названномъ альманахъ стихи 13-й, 16-й, 18-й и 28-й читаются иначе, а именно: «Печалень, мрачень онь блуждаеть», «Переступить онъ не дерзаеть», «Онъ видить мыслыю быстротечной», «Уснуть на*въкъ въ душъ* моей».

Арестантъ (стр. 26). Въ первый разъ въ полномъ объемѣ напечатанъ въ изд. Ефремова, со списка Кетчера, редактировавшаго изданіе 1857 года; а до того печатались или отрывки, большею частью искаженные, или, какъ въ изданіи Улитина, съ большими или меньшими пропусками и отступленіями. Такъ въ «Галатев» 1829 г., ч. 3, № 12, стр. 41, подъ заглавіемъ: «Другу при посылкъ стиховъ», напечатаны 10 стиховъ начала стихотворенія («Ты хочешь другь... и т. д.), которые перепечатаны и въ «Часахъ выздоровленія» («Часы выздоровленія». Стихотворенія А. Полежаєва. М. 1842), подъ заглавіємъ. А. П. Л....му, при посылку рукописи (?) Часы выздоровленія, (?), стихотворенія Полежаева». Въ той же «Галатев» 1829 г., ч. 6 появился «Отрывокъ» со словъ: «Оставленъ всеми одинокъ» включительно до стиха: «Молніеносная стріла», и затімь въ ч. 12-й журнала, въ 1830 году, напечатанъ новый отрывовъ со словъ: «И я въ тюрьмъ...» до стиха: «А ты примърный человъкъ». Въ изданіе 1857 года вошли всё эти отрывки, съ присоединениемъ къ нимъ посвященія (но безь 6 заключительных стиховь и безь пометки «Спасскія казармы») и весь конець со словь: «А ты примёрный человёкь». Въ «Развлечени» 1860 года, № 19, подъ заглавіемъ: «Отрывовъ (а не «Отрывки») изъ поэмы «Узникъ», съ какого-то списка появилась затъмъ, но съ пропусками, измъненіями и перестановками стиховъ, новая часть стихотворенія, со словь: «И дна того на глубинь» и до стиха: «Душа и умъ убиты въ немъ», за которою, частью, перепечатано и не разъ уже появлявшееся въ печати продолжение: «Оставленъ всеми, одинокъ» до стиха: «Молніеносная стрела». Въ ст. Рябинина стихотвореніе напечатано почти все, съ заглавіемъ: «Спасскія казармы». Въ изд. Удитина «Арестантъ» напечатанъ весь, но съ пропусками даже такихъ стиховъ, которые были въ «Развлеченіи» и въ ст. Рябинина (напр.: «И противъ наръ вдоль по стънъ — Доска, подобная скамьв», и проч.), и съ варьянтами. Стихи: «Имъ наслажденье суждено,—А мив страдать повельно.—Такъ пусть же тягостной руки» (вийсто соответствующихъ въ изд. Ефремова: «Имъ наслаждение дано, -А мив страданье суждено. - И пусть инеть тягостной руки»), внесены нами въ тексть, какъ болье соотвътствующе смыслу, изъ ст. Рябинина и «Развлеченія». Изъ последняго журнада взять и варьянть на стр. 31, заманяющий тамъ соответствующе стихи текста.

Осужденный (стр. 34)-появилось въ изд. 1857 г.

Провидъніе (стр. 35)—въ «Телескопъ» 1831 г., ч. 3, № 12, стр. 463. Стихъ 5-й тамъ читается «Шести въковъ» (а не «Своихъ отщовъ»); 44-й—«Уже клопилась» (а не «стремилась»); 48-й—«Моихъ несчастій» (а не «Съ моихъ»); 52-й—Я видълъ тень» (а не «Встричалъ я тень»; 72 и 73 стихи («Непостижимый, — Неотразимый»)— пропущены. Подпись —ъ.—ъ.

Табакъ (стр. 37)—въ «Галатев» 1829 г., ч. 5, № 26, стр. 57, съ пропускомъ четырехъ стиховъ: «Злой рокъ лишилъ...» и т. д., которые не вошли и въ изд. 1832 г. и напечатаны только въ изд. 1857 г.

Ренегатъ (стр. 38)—вполнѣ только въ изд. Ефремова, съ рукописи. Появился въ «Галатеѣ» 1829 г., ч. 10, № 49, стр. 158, подъ заглавіемъ «Отрывокъ изъ поемы Гаремъ» и съ подписью: «1—15» и перепечатывался во всѣхъ изданіяхъ, не исключая Улитинскаго, съ пропусками стиховъ: «О прочь съ груди моей...» и т. д. до «Когда мнѣ житъ не должно для него»; «Чъя сладострастная нога...» до «Шалитъ...»; «Онъ дышетъ...» до «Прелестный пвѣтокъ...»

Ночь на Кубани (стр. 40)-появилось въ изд. 1832 г.

Море (стр. 43) изд. 1889 г. причисляеть къ «впервые напечатаннымъ въ изд. 1832 г.». Но оно въ то же время печаталось въ «Телескопъ» 1832 г., № 7, стр. 480, съ подписью А. П., съ измъненнымъ стихомъ: «Или певидимая (вм. «певидомая») сила», и безъ 4-хъ стиховъ: «Что ты? откуда?..» и т. д.

Водопадъ (стр. 45), Черная коса (стр. 46) и Мертвая голова (стр.

46)—въ изд. 1832 г.

Пъсни (стр. 47). Первая изъ нихъ: «Зачёмъ задумчивыхъ очей»— напечатана было въ альманахё «Венера» 1831 г., ч. І, стр. 148 (а не въ изд. 1832 г., какъ говорится въ изд. 1889 г.), но только безъ четырехъ стиховъ: «Еще мнё милы красота...» и проч. Въ «Венерё» и въ изд. 1832 г., въ ст. 9-мъ было «воспалить» вмёсто «воспресить». Подпись въ альманахѣ: «А. Полежаевъ». Остальныя пъсни—въ изд. 1832 г. Въ послёдней изъ нихъ стихъ «Такъ отъ друга далеко» (вм. «Здпсь отъ друга далеко», въ изд. 1899 г.) взятъ изъ изд. 1857 г., какъ болев, на нашъ взглядъ, соответствующій смыслу.

Черкесскій романсъ (стр. 50)—въ изд. 1832 г.

Наденькъ (стр. 51)—въ первый разъ напечатано въ «Эхо. Литерагурный альманахъ» 1830 г. (М., тип. Селивановскаго), а не въ изд. 1832 г., какъ сказано въ изд. 1889 г.

Звъзда (стр. 53), Тарки (стр. 53), Лозовскому (54) и Акташъ-Аухъ

(55)-въ изд. 1832 года.

Цыганка (стр. 56), Лунный свъть (57), Окно (58) и Ахалукъ (59)—въ

сборникъ «Кальянъ. Стихотв. А. Полежаева». М. 1833.

Негодованіе (стр. 60) и Баю-баюшки-баю (62)—въ сборникъ «Арфа. Стихотв. Ал. Полежаева». М. 1838. Первое напечатано тамъ съ пропусками и измъненіями, и въ этомъ же видъ вошло въ изд. Улитина, хоти изд. 1857 г. внесло уже многія исправленія. Въ полномъ видъ напечатано Ефремовымъ въ «Пантеонъ Литер.» 1882 г., кн. 2

и въ изд. 1889 г. подъ его редакціей.

Тайный голось (стр. 63)—въ «Лит. Приб. къ Русск. Инв.» 1838 г., № 17, стр. 326, подъ заглавіемъ «Духи Зла», затёмъ въ «Арфъ», подъ заглавіемъ «Божій Судъ», и въ изд. 1857 г., съ пропусками и варіантами. По списку Бибиковой г. Ефремовъ напечаталъ стихотв. въ «Рус. Арх.» 1882 г., кн. 6, стр. 237, и въ этой редакціи оно вошло и въ изд. Улитина. Въ предшествовавшихъ изданіяхъ печаталось: ст. 2-й: «Благословеннаго Творца»; 13-й и 14-й: «Тогда предъ нимъ, свёты, необозримы,—Разстлались гордо небеса»; 27-й: «Взиралъ съ потупленнымъ челомъ». Строфа 9-я («И плачъ, и стонъ...» и пр.) пропускалась.

Къ своему портрету и Е. И. Бибиковой (стр. 64)—напечатаны по автографу г. Ефремовымъ въ «Рус. Арх.» 1882 г., кн. 6, стр. 240 и 241.

Черые глаза (стр. 65). Въ «Моск. Наблюд.» 1838 г., кн. 2, ч. 16, стр. 271—273, напечатаны первыя 12 строфъ по списку, исправленному авторомъ, съ которымъ почти тождествененъ и списокъ г. Ефремова. Позже печатались въ полномъ объемъ, но съ варіантами. Важнъйшіе изъ нихъ: ст. 4-й строфы ІІІ: «Я есе убилъ въ обманчивомъ покоъ»; 1-й, VI: «И погразясь въ преступныя сомнънья»; 4-й, VII: «Которое-бъ могло безъ сожальны»; 4-й и 5-й, XI: «И пъла въ ней душа умильнымъ хоромъ:—Лобзай меня...»; 5-й, XII: «И прозались въ отонъ ея очей»; ст. 5 предпоследней строфы: «Ужасный часъ, ничъмъ не возвратимой».

Грусть (стр. 68)—въ «Мосл. Наблюд.» 1838 г., ч. 16, кн. 2, стр.

202—203, и въ «Арфъ».

Эндиміонъ (стр. 69)—въ «Час. выздоровл.». Въ изд. 1857 и Улитина

6-й стих.: «Съ Олимпа скучнаго сошла».

**Бълая ночь** (стр. 70)—тамъ же. Въ изд. 1857 года вышла только первая строфа.

Пѣсня (стр. 71)—вь «Лит. Прибавд.» 1838 г., № 23, стр. 444, подъ загл. «Русская пѣсня», въ «Час. выздор.» съ пропускомъ возстановленнаго въ изд. 1857 г. стиха «Дайте сердцу послѣ горя отдохнуть». То же и въ изд. Улитина.

На память о себь (стр. 72)—въ первый разъ въ изд. Ефремова, съ

рукописи отъ Фонъ-Ашеберга.

Прощаніе (стр. 72)—въ «Новогодникъ» 1839 г., стр. 346, съ заглав. «Прощаніе съ жизнью», безъ 20 стиховъ: («Когда сыгралъ на сценъ міра...» и пр.). Въ «Час. вызд.» изъ этихъ стиховъ пропущены только первыхъ 5 (а не возстановлены всъ, какъ сказано въ изд. 1889 г.), но исключено все окончаніе со стиха: «Скажите жъ мив въ последній разъ». Вполит напечатано въ изд. 1857 года.

Отчаяніе (стр. 73)—въ «Телеск.», 1836, ч. 33, № 12, стр. 457—458. Къ моему генію (стр. 74)—въ «Галатев» 1839, № 3, стр. 201—202. На смерть Пушкина (стр. 75)—въ изд. Ефремова, съ автографа поль

портретомъ Полежаева въ гробъ.

Узникъ (стр. 75)—въ «Отеч. Зап.» 1840 г., № 2, стр. 155, гдѣ стихъ 13-й читается: «Кто видалъ, какъ на лихомъ конѣ». Въ «Час. выздор.» стихи 11-й и 12-й читаются: «Ночъ красавица беззаботная»,—«День обманчивый я васъ радовалъ», а ст. 25-й: «Знали всѣ меня—эмалъ и старъ, и младъ» (то же и въ изд 1857 г.).

Пъсня (стр. 76)—въ «Телескопъ» 1836 г., ч. 33, стр. 51 (а не въ «Час. выздор.», какъ сказано въ изд. 1889 г.), откуда и взятъ нами стихъ 18-й: «Та-ли мрачная, туманная», вмъсто: «Та-ль звъзда мол

туманная», какъ обыкновенно печатается.

Тосна (стр. 77)—въ «Час. выздоровленія» и напечатана, въ противность словамъ изданія 1889 г. Стихотвореніе пом'ящено въ изд. 1857 г. Грышница (стр. 77)—въ «Лит. Прибавл.» 1838 г., № 20, стр. 384;

затемъ въ изд. 1857 г.

**Чахотка** (стр. 78)—въ изд. 1857 г.

Эрпели (стр. 80—111) и Чирь-Юрть (стр. 112—138)—появились отдёльною книжкою въ 1832 г. въ Москве. Въ первой поэме, 25-й отъ конца стихъ читается: «Души тоскующей плоды». Во второй мы возстановили стихъ: «Вежить злодый (вм. черкесъ) несомый страхомъ».

Герменчугское кладбище (стр. 139—145) — появилось въ сборникъ

«Кальянъ».

Оскарь Альвскій (стр. 146—160)—въ «Чтеніяхъ Общ. Люб. Росс. Слов. при Москов. Унив.» 1826 г., ч. VII, стр. 249, съ многими варіантами; въ изданіи 1832 г. напечатано въ исправленномъ видъ.

Смерть Сократа (стр. 160)—въ «Чтеніяхъ Общ. Люб. Росс. Слов.»

1826 г. ч. VI, стр. 211.

Троянки (стр. 165) и Видъніе Брута (стр. 170) въ сб. «Кальянъ».

Норіоланъ (стр. 173)—въ «Арфѣ», безъ первой главы, которан появилась въ 1838 же году въ «Сынъ Отеч.», № 5, стр. 16. Полный текстъ въ изд. 1857 г., но съ такими измѣненіями, которыя г. Ефремовъ нашелъ нужнымъ исправить по «Арфѣ» и «С. Отеч.».

**Марій** (стр. 191)—въ изд. 1857 г.

Фалерій (стр. 192) и Послѣдній день Помпеи (стр. 194)—въ изд. 1857 г.; конецъ послѣдняго стих. въ «Час. вызд.» со стиха: «Когда въ послѣдній разъ безчувственныя вѣжды», подъ загл. «Кар....а».

Стихотворенія втораго отділа были напечатаны: Непостоянство (стр. 199), Воспоминаніе (200) и Любовь (201)—въ «Вѣстн. Евр.» 1825 г., № 23—24 и 1826 г. № 1. Во второмъ г. Ефремовъ стихи 9, 31 и 33 исправиль въ: «Мой ангель, о Боже! зачемъ я узналь», «О Боже, о Боже! зачёмъ я живу?» и «Далеко, мой ангель, далеко оно», ссылаясь на «В. Евр.» и указывая на извращеніе ихъ изд. 1832 года; но въ «В. Е.» мы нашии то же, что и въ изд. 1832 г., за исключеніемъ точекъ въ последнемъ вместо двухъ словъ, почему, не зная, откуда взяты г. Ефремовымъ исправленія, и возстановили прежній текстъ.

Человънъ (стр. 201) въ «Ураніи», альман. Погодина на 1826 г. Въ изд. Ефремова оно напечатано по списку. Но въ стихахъ (у насъ на стр. 203): «Кто смертный есть?—Скажи, Эдема падшій сынь.— Сраженный полубогь... лишась своей державы» (вивсто прежнихь: «Кто смертный есть? — Эдема падшій сынь, —Сраженный полубогь!.. Лишась своей державы») — въ этихъ исправленныхъ стихахъ хотя слово «скажи» и дополняеть недостающую стопу въ стихъ, но раз-становка знаковъ извращаеть смыслъ подлинника. Въ изд. 1889 г. дълается, очевидно, вопросъ Адаму, о которомъ говорится далве. Но у Ламартина въ подлинникъ сказано: «Borné dans sa nature, infini dans ses voeux, - L'homme est un dieu tombé, qui se souvint des cieux: — Soit que, déshérité... » и пр. И далье: «Tout mortel est semblable à l'exilé d'Eden...» Ошибка въ спискъ г. Ефремова, такимъ образомъ, очевидна. Мы оставили слово «скажи», какъ обращение къ Байрону, но удержали въ остальномъ смыслъ прежняго текста, согласный съ подлинникомъ.

Провидъніе человъку (209) и Восторгъ (212) въ изд. 1832; послъднее же раньше въ «В. Евр.» 1826 г. № 2, стр. 81, съ подписью А. П. Въ изд. 1832 г. нътъ 5 стиховъ: «Онъ есть великая проблемма»

и пр., напечатанныхъ г. Ефремовымъ. Въ память благотвореній (214) въ «Рѣчи и стихи въ память благо-твореній... Александра І... Московскому университету, при воспоминаніи дня основанія онаго, 12 янв. 1826 года» М. 1826, и потомъ въ «В. Евр.» 1826 г. № 3, стр. 166. Изъ офиціальнаго изданія взяты нами исправленія 8-го и 13-го стиха. Посл'ядній везд'я печатался «Вдоль мрака женеть», что не имъеть смысла, тогда какъ «Въ даль

мрака...» (т. е. гонить въ глубину мрака) вполнъ понятно. Геній (216), Ночь (222) и Юность (224) въ «В. Евр.» 1826 г., № 12, стр. 281; № 1, стр. 27, и № 15, стр. 206—207.—Мечта (224) въ изд. 1832 г. — Четыре націн (225) въ «Библіогр. Зап.» 1859 г., № 20, стр. 634, три строфы, затвиъ въ «Рус. Стар.» 1887 г., № 10, стр. 140, съ четвертой строфой. — Кремлевскій садъ (227), На смерть Темиры (228) и Пъсня изъ Панара (229) въ «Галатев» 1829 г., ч. 5, № 22, стр. 32; ч. 7, № 35, стр. 196; ч. 8, № 40, стр. 196. — Рокъ (230) въ изд. 1832 г. (безъ двухъ последнихъ стиховъ, взятыхъ Ефремовымъ изъ рукописи); тамъ же следующія семь стихотвореній, включительно до Ожиданіе (236). — Демонъ вдохновенія (237) и следующія шесть въ сборн. «Кальянъ» 1833 г. — Имениннику (248) въ «Рус. Арх.» 1881 г., т. I, кн. 2, стр. 349—350 (безъ 13 послъднихъ стиховъ, которые взяты Ефремовымъ изъ списка Касаткина).—Бонапарте (249) въ сб. «Кальянъ».—На бользнь юной дъвы (253) и Сарафанчикъ (255) въ «Арфъ» (1838); послъднее сверхъ того въ «Б. д. Ч.» 1839, т. 36, № 12.—Разочарованіе (256) и шесть следующихъ до Атеисту (260) въ «Арфъ» же. — Всъ остальные до юмористическихъ поэмъ въ «Час. вызд.», за исключеніемъ стих. Людовикъ XVII, напечатаннаго въ «Галатев» 1829 г., ч. 2, № 13, стр. 305, и въ альбомъ кони (265), напечатаннаго съ автографа въ изд. Ефремова. Большинство въ «Арфв» и въ «Час. вызд.» напечатаны небрежно, съ ошибками, и такъ вошли

въ изд. Улитина; исправлены въ изд. Ефремова.

Омористическія поэмы и сатиры напечатаны были: Иманъ-козелъ (273—283) въ «В. Евр.» 1826 г., № 11, стр. 161 (основано на слухъ, ходившемъ въ Москвъ, см. «Изъ пережитато» Гилярова-Платонова. М. 1886 г., ч. І, стр. 329).—Сашиа (283—298) почти вполит въ изд. Ефремова; раньше въ ст. Рябинина. У насъ напечатано съ исключеніями нескромныхъ мъстъ. —День въ Москвъ (298—307), Кредиторы (307—312) и чуданъ (312—315) въ изд. 1832 г.

Въ изд. «Орелъ» 1859 года мы нашли съ подписью *Полежсаева* слъдующее стихотвореніе:

## Отрывокъ.

Не много свытлыхъ дней Встрычаемъ въ жизни нашей, И тъ въ кругу друзей Проводимъ мы за чашей...

Желаемъ въчно жить— Безплодно жизнь теряемъ! Волною жизнь бъжить— Въ волнахъ и погибаемъ. Въ калейдоскопъ нуждъ И радость исчеваетъ, Нашъ голосъ въры чуждъ— И совъсть умираетъ.

Мы смотримъ все впередъ И ищемъ выгодъ въ дружбъ; Во всемъ у насъ разсчетъ— И дома и на службъ.

Полежаевъ.

Мы усомнились внести это стихотвореніе въ наше изданіе. Еще менте внушають довтрія разныя стихотворенія, выдаваемыя за Полежаевскія на такихъ шаткихъ основаніяхъ, какъ подпись «А. П.», или «П.», или «..ъ. в» и т. п. Есть и примо подписанныя именемъ поэта, но, безъ сомнтнія, ему не принадлежащія. Такъ, въ альманахт «Невск. Альбомъ» 1839 (Бобылева) на стр. 117 напечатано ситдующее стихотвореніе:

> Когда душа перекалится въ камень, Когда глава точить не стануть слевъ, Когда вамретъ сердечный пламень И будутъ сны бевъ гревъ,

Тогда возьму я пулю боевую, Три раза шомполомъ въ зъвъ смерти вколочу И пъснь послъднюю земную На лиръ пробренчу.

И вылью мозгъ кровавый на прощанье: Укоромъ мертваго месть міру я пошлю И предмогильное страданье Терпъньемъ просверлю.

Когда же въ ночь васмертную, тоскуя, Среди могилъ, явлюсь къ вамъ на-яву: Тогда вамъ истину скажу я, Какъ, бъдный, *тамъ* живу,

1836.

А. Полежаевъ.

Въ изданіе Улитина внесены слѣдующія стихотворенія въ качествъ несомнѣнно принадлежащихъ Полежаеву, но съ полнымъ основаніемъ отвергнутыя П. А. Ефремовымъ:

Гдв ты, души моей богиня, Единый, несравненный другь, Въ комъ сердца падшаго святыня, Кто мой живить убитый духъ?.. Давно «прости» тебв сказалъ Поклонникъ тайный, разлученный, Давно, давно не добызаль Онъ край одеждъ твоихъ священный...

Все такъ же-дь помнишь ты его И скукой жизнь младую губишь, Иль друга дътства своего Ты позабыла и не любишь?.. Ужъ не желаешь, не зовешь Конца томительной разлуки... Мой другь, ты можеть быть клянешь

Можкъ несчастій влыя муки? О ангель милый, не внимай Холодный глась предравсужденій, Съ толпой другикъ не проклинай Моикъ невинныхъ заблужденій! О, сколько я терпъль, страдаль, Враждуя втайнъ самъ съ собою; На мигь я радость не видаль, Какая радость не съ тобою?..

«Добрый витявь, скинь шеломъ, Отдохни съ друвьями; Предъ горящимъ камелькомъ Побесъдуй съ нами!» — Что могу я вамъ скавать? Одну повёсть внаю,
Мит легко-дь ее сказать:
Я люблю, страдаю!
«Добрый витясь, ты горишь
Страстью безнадежной;
Но зачтыть дворца бтаншь
Изабеллы нажной?»
— Мрачной горести моей
Ваоръ ея—виновникъ;
Я до гроба втарный ей
Рыцарь и любовникъ!
Той, которой милъ весь свётъ,
Гордый царь владветъ;
Нозабыть ее—натъ, натъ,
Сердце не умъетъ!

Скоро, скоро средь мечей Кончу въкъ постылый, Не могу я жить для ней— Пусть умру для милой!

Глаголомъ совъсти нещадной Я осужденъ, я обвиненъ, И горемъ жизни безотрадной За юность гръшную казненъ!... Я буйной волей отвергалъ Законы мудрости священной, Но, какъ проклятьемъ отягченный,

Въ изнеможеніи страдаль. Теперь, съ душою охладвлой, Брожу, какъ призракъ на земль, И повъсть жизни скороспълой Цошу на пасмурномъ чель!...

## Оглавленіе.

| Предисловіе .<br>А. И. Полежаевъ |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                  | стихотворенія.                                     |
|                                  | отдълъ первый.                                     |
| 1 Augusta                        | стихотворенія:                                     |
| 1825.                            | ·                                                  |
| 1826.                            |                                                    |
| 1020.                            |                                                    |
|                                  |                                                    |
| 1007 1000                        | Дъвичье поле. (Отрывонъ)                           |
| 1827—1829.                       | Вечерняя варя. «Я встръчаю варю» 16                |
|                                  | Видъніе Валтасара. (Изъ Байрона) 17                |
|                                  | Пъснь плъннаго Ирокезца                            |
|                                  | Цъпи. «Зачъмъ игрой воображенья» 20                |
|                                  | Пъснь погибающаго пловца                           |
|                                  | Ожесточенный. «О, для чего судьба меня сгубила» 24 |
|                                  | Живой мертвецъ. «Кто видълъ образъ мертвеца» 25    |
|                                  | Арестантъ                                          |
| •                                | Осужденный. «Я осужденъ къ поворной казни». 34     |
|                                  | Провидъніе. «Я погибаль»                           |
|                                  | Табакъ. «Курись, табакъ мой»                       |
|                                  | Ренегать, (Гаремъ)                                 |
| 1880-1881.                       | Ночь на Кубани                                     |
|                                  | Море. «Я видълъ море, я вамъриль» 43               |
|                                  | Водопадъ. «Между стремнинъ съ горы высокой». 45    |
|                                  | Черная коса. «Тамъ, гдъ свистящія картечи». 46     |
|                                  | Мертвая голова. «Изъ-за черныхъ облаковъ». —       |
|                                  | Пъсни. І. «Зачъмъ задумчивыхъ очей» 47             |
|                                  | II. «У меня-ль молодца» 48                         |
|                                  | III. «Тамъ—на небѣ высоко»—                        |
|                                  | III, "IUMB HU HOUD BELOURUP", , . ,                |

|                  |                                                  | 325       |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|                  | Черкесскій романсь. «Подъ тінью дуба візповаго». | σπ.<br>50 |
|                  | Наденькъ «Сивися, Наденька, шути»                | 51        |
|                  | Звъзда. «Она ввощла, иоя ввъзда».                | 53        |
|                  | Тарки. «Я быль въ горахъ»                        |           |
| 1882-1888.       | <del>-</del>                                     | 54        |
| 1002 1000.       | Акташъ-Аухъ. «На высотв пустынныхъ скаль».       | 55        |
|                  | Цыганка. «Кто идеть передъ толпою»               | 56        |
|                  | Лунный світь. (Изъ В. Гюго).                     | 57        |
| •                |                                                  | 58        |
|                  | Призваніе. «Въ душт горить огонь любви»          | 30        |
|                  | Ахалукъ. «Ахалукъ мой, ахалукъ»                  | 59        |
| 1884.            | Негодованіе. «Гдв ты, время невозвратное».       | 60        |
| 1004.            | Баю-баюшки-баю. «Въ темной горницъ постель».     | 62        |
|                  | •                                                | 63        |
|                  | Тайный годось. (Божій Судь). «Есть духи вла».    | 03        |
|                  | Къ своему портрету. «Судьба меня въ младен-      | 64        |
|                  | чествъ убила»                                    | 04        |
|                  | Е. И. Бибиковой, «Зачёмъ хотите вы липить»,      | _         |
|                  | Черные глаза. «О, грустно мив! Вся жизнь         | C E       |
|                  | моя — гроза»                                     | 65<br>68  |
| 1005 07          | Грусть. «На пиру у живни шумной»                 |           |
| 1885–87.         | Эндиміонъ. «Ты спалъ, о юноша»                   | 69<br>70  |
|                  | Бълая ночь. «Чудесный видъ, волшебная краса».    | _         |
|                  | Пъсня. «Долго-ль будеть вамъ бевъ умолку идти.»  | 71        |
|                  | На память о себъ. «Враждуя съ вътреной           | 70        |
|                  | судьбой»                                         | 72        |
|                  | Прощаніе. «И такъ, прощайте! Скоро, скоро».      |           |
|                  | Отчание. «О, дайте мий кинжаль и ядъ»            | 73        |
|                  | Къ моему генію. «Ужель, мой геній быстро-        |           |
|                  | детный                                           | 74        |
|                  | На смерть Пушкина. «И поэтическія въжды».        | 75        |
|                  | Узникъ. «За ръшеткою, въ четырехъ стънахъ».      | 70        |
|                  | Пъсня. «Разлюби меня, покинь меня»               | 76        |
|                  | Тоска, «Бывають минуты душевной тоски»           | 77        |
| •                | Грашница. «И говорять Ему: она»                  |           |
| ,                | Чахотка. (А. П. Лововскому). «Но горе мив».      | 78<br>80  |
| 11. Эрпели. (1   |                                                  |           |
|                  | 5. (1832)                                        | 112       |
|                  | ское кладбище. (1833)                            | 139       |
|                  | ьвсий, Поэма лорда Байрона, (1825)               | 146       |
|                  | крата. (Изъ Ламартина). (1826)                   | 160       |
| VII. Троянки. В  | Сантата. (Изъ Делявиня). (1833)                  | 165       |
| VIII. Bugthie Br | рута. (1833)                                     | 170       |

|                                             |                                                | CTP. |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| IX. Коріолан                                | <b>b.</b> (1834)                               | 173  |
| Х. Марій. Начало неоконченной поэмы, (1835) |                                                |      |
|                                             | (Изъ Легуве). (1837)                           | 192  |
|                                             | й день Помпеи. (Изъ Легуве). (1837)            | 194  |
|                                             | отдълъ второй.                                 |      |
| I. Стихотво                                 | penia.                                         |      |
| 1825.                                       | Непостоянство. «Онъ удалился, лицемърный»      | 199  |
|                                             | Воспоминаніе. «Исчевли, исчевли веселые дии».  | 200  |
|                                             | Любовь. «Свершилось Лилеть»                    | 201  |
|                                             | Человъкъ. Къ Байрону. (Изъ Ламартина)          |      |
|                                             | Провиданіе человаку. (Изъ Ламартина)           | 209  |
| 1826.                                       | Восторгь — Дукъ Божій. (Изъ Ламартина)         | 212  |
|                                             | Въ память благотвореній Александра I           | 214  |
|                                             | Геній. «Кто сей великій, мощный духъ»          | 216  |
|                                             | Ночь. «Умолило все вокругъ меня»               | 222  |
| ,                                           | Юность. (Изъ Ламартина). «О други, сорвенте    |      |
|                                             | румяныя ровы                                   | 224  |
|                                             | Мечта. (Изъ Ламартина). «Простерла ночь свои   |      |
|                                             | крылъ»                                         |      |
|                                             | Четыре націн. (Отрывокъ). «Британскій дордъ».  | 225  |
| 1827-29.                                    | Кремлевскій садъ. «Люблю я повднею порой»      | 227  |
|                                             | На смерть Темиры. «Быстро, быстро пролетаеть». | 228  |
|                                             | Пъсня. (Изъ Панара). «Какъ сившонъ»            | 229  |
|                                             | Рокъ. «Зари последній дучь угась»              | 230  |
| 1880-81.                                    | Къ друзьямъ. «Игра военныхъ суматохъ»          |      |
|                                             | Роменсы: «Пышно льется свътлый Терекъ»         | 232  |
|                                             | «Утро живнью благодатной»                      | 233  |
|                                             | «Одъль станицу иракъ глубокій»                 |      |
|                                             | Кольцо, «Я полюбиль ее съ техъ поръ»           | 234  |
|                                             | Букеть. «Къ груди твоей, Эмма»                 | 236  |
|                                             | Ожиданіе. «Какъ долго ждетъ»                   | _    |
| 1832-83.                                    | Демонъ вдохновенья. «Такъ, это онъ, знакомецъ  |      |
|                                             | чудный»                                        | 237  |
|                                             | Раскаяніе. «Я согръшиль противь разсудка»      | 240  |
|                                             | Сонъ дъвушин. «Скучно дъвушив съ старушкой».   | 241  |
|                                             | Степь. «Свытный мысяць изъ-за тучъ»            | 243  |
|                                             | Пъснь горскаго оподченія. «Зашумъль орель дву- |      |
|                                             | главый»                                        | _    |
|                                             | Изъ посланія къ А. П. Лововскому. «И нътъ ихъ, |      |
|                                             | нътъ! промчались годы»                         | 244  |
|                                             | Иванъ Великій. «Опять она, опять Mockbal»      | 246  |

|                  |                                                  | 327         |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------|
|                  |                                                  | OTP.        |
|                  | Именинику. (А. П. Лововскому). «Что могу тебъ,   |             |
|                  | Дововскій»                                       | 248         |
|                  | Бонапарте. (Изъ Ламартина). «Есть дикая скала».  | 249         |
| 1 <b>834</b> .   | На бользнь юной дввы. «Ты ли, ангель нена-       |             |
|                  | глядный»                                         | <b>253</b>  |
|                  | Сарафанчикъ. «Мив наскучило, девице»             | 255         |
|                  | Разочарованіе. «Была пора—за милый взглядъ».     | 256         |
|                  | Къ Е. И. Бибиковой. «Таланты ваши оцънить».      | _           |
|                  | Авторъ и читатель                                | 257         |
|                  | Картины. «О толстый мужъ, и поздно ты, и рано».  | 259         |
|                  | Напрасное подовржніе. «Нжтъ, это, другъ, не сно- |             |
|                  | видънье»                                         | _           |
|                  | Глупой красавица. «Какъ бюсть Венеры, ты         |             |
|                  | прекрасна»                                       | 260         |
|                  | Атенсту. «Не оглушайте вы меня»                  | _           |
|                  | Удивительное приключеніе одного стихотворца.     |             |
|                  | Глаза. «Нелъпинъ въритъ — и всему»               | 261         |
| <b>1885–87</b> . | Людовикъ XVII. «Въ то время небеса отвервлись».  | <b>26</b> 2 |
|                  | Когда-то. «Когда-то много кой-чего»              | 264         |
|                  | Къ М. А. Я-ой. «Къ чему вамъ служить умъ».       | 265         |
|                  | Въ альбомъ О. А. Кони. «Что написать, ей-ей,     |             |
|                  | не внаю                                          | _           |
|                  | Картина. «Какъ обольстительно-прекрасна»         | -           |
| •                | Къ набъленной красавицъ. «Я говорилъ вамъ, и     |             |
|                  | не разъ» ,                                       | 266         |
|                  | Вънокъ на гробъ Пушкина                          | 267         |
| П. Юморист       | тическіе разсказы и сатиры.                      |             |
|                  | 1. Иманъ-козелъ. (1826)                          | 273         |
|                  | 2. Сашка. (1625—26)                              | 283         |
|                  | 3. День въ Москвъ (1829-31)                      | 298         |
|                  | 4. Кредиторы. (1829—31)                          | 307         |
|                  | 5. Чудакъ. (1829—31)                             | 312         |
| Краткія          | примъчанія                                       | 316         |
| Стихотв          | onexis:                                          |             |
| OTHAGIE          | «Не много свётлыхъ дней». (Отрывокъ)             | 322         |
|                  | «Когда душа перекалится въ камень»               | _           |
|                  | «Гдё ты, души моей богиня»                       | 323         |
|                  | «Добрый витявь, скинь шеломъ»                    |             |
| •                | «Глаголомъ совъсти нещадной»                     |             |
|                  | <del></del>                                      |             |



eux-299575

7-

الم

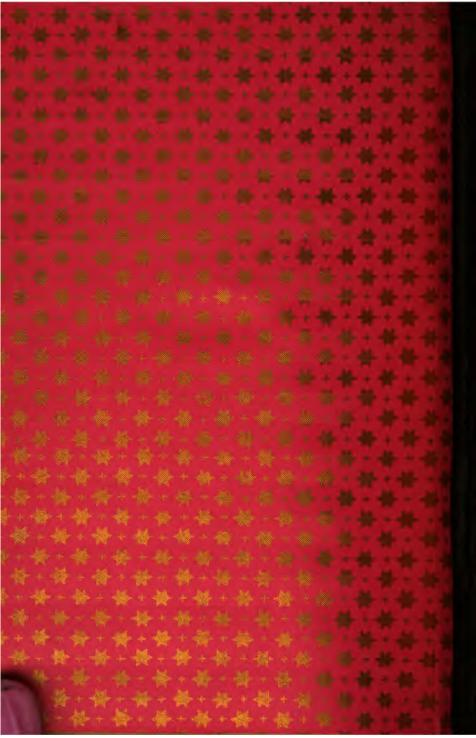

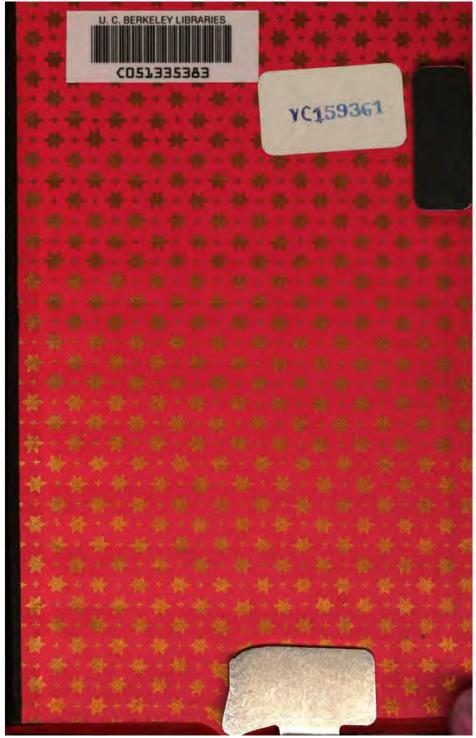

